

## <u>101</u> 262, УБЕДИТЕЛЬНЯЯ

### просьбя книги".

Пожалуйста не трогайте меня грязными руками: мне будет стыдно, если меня возьмут другие читатели.

Не исчеркивайте меня пером и карандашем, — это так некрасиво.

Не ставьте на меня локтей когда читаете, не кладите меня раскрытой на стол лицом вниз, ибо вам самим не понравилось бы, если бы с вами так обращались

Не кладите в меня ни карандаша, ничего толотого, кроме тоненького листка бумаги, иначе разрывается корешок.

Если вы кончили читать и боитесь потерять место, где вы остановились, то не делайте знака ногтем, а вложите в меня закладку, чтобы я могла удобно и спокойно отдохнуть.

Не забывайте, что после того, как вы прочитали, мне придется побывать у других читателей.

Заворачивайте меня в бумагу в сырую погоду, потому что такая погода мне вредна.

Помогите мне остаться свежей и чистой, а я помогу вам быть счастливыми.

Ваш лучший друг.

PRINTED ROLL OF THE PROPERTY O



N GY:

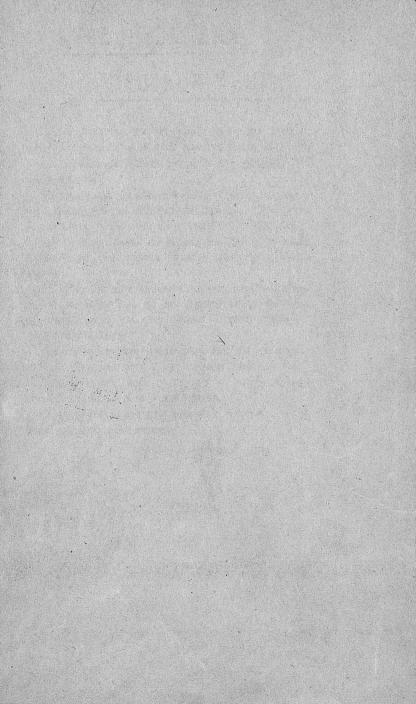

Госуд, Книжный Фонд М. В. Ильинскій.

Архангельская ссыль 

БЫТОВЫЕ ОЧЕРКИ ИЗЪ ИСТОРІИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ

политической ссылки.

**издан**іЕ второе <sub>ф.31-2</sub>5250.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Типо-литографія "Энергія", Загородный 17 1908 г.





#### введеніе.

#### ГЛАВА І.

Отъйздъ въ ссылку съ родины.—Воспомпнанія объ ареств на границъ.—Мой конвойный городовой Прохоровъ.—Наши отношенія съ нимъ въ пути. — Перейздъ черезъ Волгу и въйздъ въ районъ ссылки.—Путевыя впечатлёнія на перегонъ Вологда.—Архангельскъ.

Сухо и рѣзко пробилъ звонокъ вокзальнаго колокола. Послѣднія пожеланія родныхъ, друзей и знакомыхъ, отрывочные напутствія и совѣты смѣшались съ свистомъ и громомъ цѣпей отходившаго поѣзда. Еще мгновеніе и родной городъ съ тихо мигавшими вдалекѣ огнями и кучка близкихъ, дорогихъ мнѣ людей исчезли на долго изъ виду. Холодный сѣверный вѣтеръ дико рванулъ и обдалъ лицо иглами искрившагося ледянистаго снѣга. Лютый морозъ заставилъ меня покинуть площадку и войти въ вагонъ. Въ вагонъ людно, душно и грязно. Густыя облака синяго дыма висѣли надъ головами пассажировъ. Слышались громкая рѣчь, смѣхъ, пѣніе. Я выбралъ себѣ мѣсто поудобнѣе и вполнѣ отдался охватившимъ меня воспоминаніямъ изъ недавняго прошлаго.

Это было, казалось, такъ недавно, такъ свѣжо въ памяти, точно совершилось вчера, сегодня. Большая пограничная станція, залитая матовымъ свѣтомъ электрическихълампіоновъ, волна торопящихся пассажировъ, выброшенная только чтоприбывшимъ къ границѣпоѣздомъ, неподвижныя дюжія фигуры выстроившихся въ шеренгу жандармовъ, отрывистые возгласы носильщиковъ... По-

томъ ярко освъщенная таможенная зала, осмотръ багажа, безсвязный лепетъ моей сосъдки француженки, съ ужасомъ наблюдавшей, какъ грубая пятерня таможеннаго досмотрщика погружалась въ ея портъ-сакъ и буквально выворачивала вверхъ дномъ всъ аккуратно сложенныя ею вещи. Ни къ чему не ведущіе протесты, увъренія, мольбы. Наконецъ, ея испытанія кончились. Контроль уже роется въ моихъ чемоданахъ. Все какъ будто идетъ благополучно; въ вещахъ ничего не найдено, досмотрщикъ собирается уже оставить меня въ покоъ.

— А посмотри-ка, нътъ-ли у него тамъ чего? — вдругъ неожиданно раздается въ моихъ ушахъ спо-койный голосъ старшаго чиновника и, какъ громомъ, поражаетъ на мъстъ.

Мысль о неизбъжномъ арестъ молніей мелькаетъ у меня въ головъ. Воображеніе уже рисуетъ тюрьму, одиночное заключеніе, судъ и ссылку. Всякое сопротивленіе становится теперь, конечно, безполезнымъ. Уже я вижу, какъ привычные къ обыску щупальцы досмотрщика шарятъ стѣнки моего чемодана, какъ блеснулъ клинокъ перочиннаго ножа и однимъ взмахомъ взрѣзалъ его картонное дно. Цѣлый пукъ газетной бумаги остался въ рукахъ досмотрщика. Онъ побѣдоносно трясетъ имъ въ воздухѣ и съ жадностью хищнаго звъря, только что зарѣзавшаго свою жертву, съ восторгомъ восклицаетъ:

— Чуть, чуть было не ушель изъ рукъ, совсѣмъ было просмотрѣлъ, еще-бы немного, и поминай какъ звали!

Чиновникъ торжествуетъ; онъ — герой. Ему уже мнится, какъ его представятъ къ наградъ, какъ онъ получитъ повышеніе по службъ за удачную борьбу съ крамолой, и лицо его свътится пріятной и довольной улыбкой. Въ публикъ — переполохъ. Вокругъ меня собралась толпа любопытныхъ. На лицъ сосъдки францу-

женки застыло выраженіе крайняго ужаса, и она растерянно поглядывала то на меня, то на зіявшую въ чемоданъ рану. Въроятно, я представлялся ей въ эту минуту какимъ-нибудь страшнымъ бандитомъ, отъ котораго храни Богъ всякаго порядочнаго человъка. Черезъ минуту и я, и мои чемоданы избавили ее отъ своего присутствія. Жандармскіе покои поглотили меня, и съ этого момента золотая свобода ушла отъ меня далеко и надолго.

Много воды утекло съ того времени. Кръпость, пытка одиночнаго заключенія въ старой сырой кельъ, стъны и полъ которой были мокры отъ выступавшей на нихъ воды, полицейскій надзоръ и, наконецъ, приговоръ.

За тюремнымъ заключеніемъ должно было слѣдовать заключеніе въ холодныхъ полярныхъ тундрахъ. Таково было рѣшеніе комитета министровъ, которое проводили теперь въ жизнь.

Я вхалъ въ ссылку. Наканунъ при объявленіи приговора меня хотьли арестовать на мъсть и черезъ 24 часа отправить этапомъ черезъ московскую центральную пересыльную тюрьму. Но, благодаря моимъ настояніямъ, я избъгъ немедленнаго ареста и предпочель этапу переъздъ въ ссылку подъ надзоромъ городового. Это было дороже, ибо я обязывался на свой счетъ прокатить туда и обратно сторожившаго меня конвоира, но зато я избавлялся отъ необходимости жить по недълямъ въ грязныхъ пересыльныхъ тюрьмахъ въ обществъ съ уголовными арестантами и нести на себъ всъ тяжести исключительнаго тюремнаго режима.

Черезъ день мы провзжали уже Москву. До Архангельска, предвльнаго пункта моего путешествія, оставалось еще слишкомъ тысяча версть; съ пересадками и остановками на промежуточныхъ вокзалахъ въ ожиданіи слъдующаго поъзда надо было потратить не менъе двухъ сутокъ. За прошедшій день ъзды отноше-

нія мои къ сопровождавшему городовому успъли выясниться и установиться. Городовой Прохоровъ быль старый служака, полъ жизни проведшій въ полицейскихъ клоповникахъ и канцеляріяхъ за осуществленіемъ принципа "тащить и не пущать". На видъ ему можно было дать лътъ 60. Небольшого роста, довольно плотнаго сложенія, съ круглымъ добродушнымъ лицомъ, на которомъ не было написано ничего кромъ готовности служить какому-бы то ни было начальству, онъ производиль въ общемъ впечатлъніе простодушнаго, недалекаго по уму мужика. Глядя на него, на простое, почти наивное выражение его морщинистаго, чуть рябоватаго лица, никому и въ голову не приходило, что на этого простяка возложена начальствомъ столь важная и отвътственная миссія, какъ сопровожденіе политическаго въ ссылку. Конечно, если-бы вершитель судебъ моихъ былъ одътъ въ форму, присвоенную полицейскимъ чинамъ россійской монархіи, и если-бы въ такомъ видъ онъ ни на волосъ не отходилъ отъ ввъреннаго ему потрясателя основъ, то это несомнънно обратило-бы на насъ общее вниманіе пассажировъ; но благоразумное начальство не хотъло вносить въ мирную среду попутныхъ намъ путешественниковъ переполоха и замаскировало Прохорова въ плохенькую сермяжку, покрывь его лысую голову старымъ потертымъ картузомъ. Можетъ быть втайнъ онъ и скучалъ по скрытымъ въ его чемоданъ блестящимъ галунамъ и медалямъ, можетъ быть его начальственное око и хмурилось при видъ какихъ-нибудь непорядковъ въ вагонь, но языкъ партикулярно одвтаго человька долженъ былъ оставаться все время нѣмъ, ибо теперь онъ быль такъ-же безправень и безсилень, какъ всв прочіе россійскіе обыватели, не носившіе полицейскаго мундира.

Смъшно было наблюдать какъ во время пересадокъ Прохоровъ всякій разъ силился скрыть отъ по-

стороннихъ взглядовъ блестящій кончикъ своей шашки, предательски выглядывавшей изъ подъ тряпицы, которой было обернуто его смертоносное оружіе. Онъ запихивалъ ее куда-то далеко подъ поддевку и такъ проносилъ въ вагонъ пересадочнаго поъзда. Инкогнито надо было соблюдать во все время переъзда, — такъ ужъ начальство приказало. Однажды, когда я обратился къ нему съ вопросомъ, зачъмъ онъ завернулъ въ тряпицу ножны сабли, Прохоровъ смъщался отъ неожиданности и прямоты моего любопытства.

— Неловко, ваше благородіе—шопотомъ произнесъ онъ, близко наклонившись ко мнѣ,—что, хорошаго-то увидять люди, баринъ съ городовымъ ѣдетъ, пойдутъ разговоры: кто, куда да за что; и вамъ какъ-будто не совсѣмъ удобно, да и мнѣ все-же свободнѣе въ простомъ-то, въ мужицѣюмъ...

Итакъ, Прохоровъ считалъ свою близость ко мнъ зазорной и, во всякомъ случай, не подходящей для приличнаго господина. Онъ догадывался, что публика, съ которой онъ теперь держалъ себя такъ непринужденно, пилъ, ълъ, велъ разговоры и даже увърялъ какого-то простяка, что вдеть въ Архангельскъ "по рыбу", - что публика эта иначе вела-бы себя по отношенію къ нему, одітому въ мундиръ россійскаго Держиморды. Холодный респекть передъ начальствомъ и тайная мысль-подальше отъ полиціи-изолировалибы его тогда отъ общества, не предполагавшаго теперь, съ къмъ оно занимается чаепитіемъ. По отношенію ко мнъ Прохоровъ держалъ себя просто и даже услужливо. Первые часы послъ вывзда изъ родного города онъ стоялъ въ сторонъ и время отъ времени посматриваль въ мою сторону, чтобы убъдиться цълъли, не исчезъ-ли переданный на его отвътственность политическій. Потомъ, съ теченіемъ времени, когда онъ присмотрълся ко мнъ и замътилъ, что у меня нътъ намфренія кануть ключемъ въ воду, недовфрчивость

его исчезда и какъ-то въ минуту откровенности онъ даже повъдалъ миъ, что не перваго везетъ на далекій съверъ.

Быстро ознакомившись съ его характеромъ, замътивъ его мягкость и покладистость, я забралъ старика въ свои руки и командовалъ имъ, подъвзжая къ Москвъ, такъ же неограниченно, какъ его непосредственное начальство. Онъ не мъщалъ и не надовлалъ мнъ, не ходилъ за мной по пятамъ во время остановокъ повзда, а проводилъ все свое время въ сосвднемъ купэ за разговорами и часпитісмъ. Только однажды, когда я раскрыль Чехова и сталь вслухъ читать его небольшой разсказъ "Въ банъ", Прохорову было видимо не по себъ; дружные взрывы хохота, которыми мои сосъди-спутники отмъчали наиболъе удачныя мъста въ разсказъ, приводили его въ смущеніе; старикъ не понималъ, конечно, смысла читаемаго разсказа и когда съ языка моего начали срываться такія страшныя слова, какъ "нигилистъ", "правительство", Прохоровъ не на шутку оторопълъ и лишь безпомощно качалъ лысой головой въ знакъ крайняго неодобренія. Однако разсказъ былъ дочитанъ до конца, основы не потрясены, и къ старому городовому вернулось его прежнее спокойствіе.

Такъ мы проъхали Москву, какъ всегда шумную, грязную и суетливую, и раннимъ утромъ слъдующаго дня пріъхали въ Ярославль. Даже послъ Москвы, съ ея безчисленными золотыми маковками и крестами меня поразило прежде всего необыкновенное обиліе церквей. Встръчались мъста, гдъ цълые кварталы сплошь были застроены храмами старинной, древнерусской архитектуры. Прохоровъ не успъвалъ снимать и надъвать картузъ, истово крестясь передъ каждой иконой, у каждой церковной паперти. При переъздъ черезъ Волгу съ ръки открылся красивый видъ на удалявшійся берегъ. Этотъ берегъ былъ для меня бе-

регомъ Рубикона. По ту сторону Волги начиналась уже область, граничившая съ мъстами съверной ссылки. Съ Волги, скованной льдомъ и запушенной мягкимъ, только что выпавшимъ снъгомъ, я послалъ послъднее "прости" культурной, европейской Россіи.

Мало-по-малу мы въвзжали въ болотистыя и тундровыя пустыни Вологодско-Архангельского района. Станція "Урочь", ярославско-архангельской желъзной дороги, представляла изъ себя жалкое деревянное строеньице, тъсное и грязное, биткомъ набитое отъъзжавшими. Съ того берега Волги повздъ отправляется въ Архангельскъ лишь разъ въ сутки, и потому собираетъ довольно значительное количество публики. Съ первымъ комъ вся эта разношерстная толпа хлынула на перонъ, разлилась по немъ въ разныя стороны и стала брать съ бою свободныя мъста въ вагонахъ. Черезъ нъсколько минутъ старый, давно уже не ремонтированный вагонъ третьяго класса, неистово грохоталъ по желвзнымъ рельсамъ, заглушая шумомъ и трескомъ своихъ колесь голоса перекликавшихся пассажировь. Дорога начинала утомлять меня. Мы ъхали уже вторыя сутки, не менъе а до Архангельска оставалось версть. Чёмъ дальше и глубже врёзалась желёзная колея въ область съверныхъ широтъ, тъмъ скучнъе и однообразнъе становились люди, природа. За Вологдой станціи стали попадаться р'яже и р'яже; л'ясь сплошной ствной обступиль полотно дорогь и повздъ несь насъ между шпалерами высокихъ и стройныхъ елей, какъ по безконечному зеленому корридору. На сотни верстъ въ стороны простирались безлюдные мхи, болота, съ страшными въ лътнюю пору чарусами, мерзлыя тундры, вараки... Иногда лъсная чаща неожиданно разступалась и взору открывалась безжизненная, широко и далеко уходившая къ горизонту прогадина. Бълый дъвственный покровъ глубокаго спъта сравнялъ своимъ однообразіемъ ея неровности и кочки и

скрыль подъ своею матовой бълизной темнобурыя топи безбрежныхъ свверныхъ тундръ. Тощій частый кустарникъ засълъ на ея бархатной, топкой поверхности и темной щетиной торчалъ надъ снъжной, спавшей глубокимъ сномъ, пустыней. Природа, бъдная сама по себъ, спала глубокимъ и долгимъ сномъ. Куда ни обращался глазъ, всюду встрвчалъ онъ тв же суровые зимніе ландшафты, тъ же необитаемые, на многія сотни версть тянувшіеся льса, ть же унылыя однообразныя равнины, одътыя бълоснъжнымъ парчевымъ саваномъ... На душъ становилось грустно, тоскливо... Жизнь, думалось мнь, продълываеть иногда надъ человъкомъ удивительные кунсштюки. Изъ западной Европы съ блескомъ и шумомъ ея городовъ, съ ея старой культурой и изысканнымъ комфортомъ жизни она перебросила меня въ дикія пустыни огромнаго архангельскаго края, гдв единственнымъ признакомъ человъческаго жилья была убъгавшая въ невъдомую даль колея жельзной дороги. Иногда сквозь дрему казалось, что вся эта повздка-тяжелый кошмаръ, наввянный фантазіей тревожнаго сна. Воспоминанія изъ прошлаго мъшались съ впечатлъніями настоящаго, и въ усталой головъ вставали странныя до несообразности мысли и картины. Ръзкость перехода сказывалась не только въ моемъ настроеніи; даже старикъ городовой, чуть не полъ жизни проведшій въ дежурной комнатъ при полицейскомъ управленіи и не избалованный никакими европейскими комфортами, и тотъ заскучалъ здёсь, среди архангелской тайги по родинё, по своей осиротвлой конурв.

— А не хорошо здѣсь, ваше благородіе,—сказаль онъ мнѣ, взглядомъ указывая черезъ окно на быстро мелькавшіе передъ глазами стволы высокихъ деревьевъ,—непріютно ужъ очень; все лѣсъ да лѣсъ, ни нашни, ни жилья человѣческаго не видно, и люди то не то, что у насъ,—народъ все непривътливый, угрю-

мый. Молчить, точно воды въ роть набраль... Скучно вамъ здѣсь будеть, ваше благородіе,—вдругъ неожидано добавилъ онъ голосомъ, въ которемъ слышалось участіе и соболѣзнованіе.

Прохоровъ былъ правъ: дъйствительно, съверяне, ъхавшіе съ нами въ Архангельскъ, во многомъ отличались отъ поводжанъ и великороссовъ центральной Россіи. Въ ихъ характеръ, молчаливомъ и угрюмомъ, точно отражалась суровая природа холоднаго съвера. Они избъгали общительности, до которой такой охотникъ путешественникъ южной Россіи; не любили много и долго судачить, а отдълывались сухими и короткими отвътами. Эта замкнутость, сосредоточенность и привычка думать свою думу про себя, были особенно тягостны для любившаго поболтать городового. Какъ ни старался онъ завязать разговоръ, пытаясь своими наивными вопросами вызвать сосъдей на откровенность, какъ ни прикидывался простячкомъ, которому были новы и непонятны бытовыя условія полярной жизни, но всі попытки его не привели ни къ чему. Большинство \* фхавшихъ съ нами архангельцевъ были промышленники рыболовы. Странное впечатлъние производила на меня ихъ одежда, преобладающей частью которой быль оленій м'яхь. Вмѣсто нашихъ шапокъ они носили такъ называемыя "ушанки",-нъчто вродъ башлыковъ, сшитыхъ изъ мягкой и теплой шерсти молодого оленя, пыжика, и плотно облегавшихъ всю голову. Наши шубы и тулуны здъсь уступали мъсто "малицъ", -- длинному, изъ оленьяго же мфха сшитому, кафтану, надфвавшемуся на подобіе женской юбки прямо черезъ голову. Сапоги въ дорогъ замънялись болье теплыми валенками, тоже изъ оленьей кожи.

Весь день, проведенный въ тряскомъ вагонѣ, прошелъ скучно и однообразно. Къ вечеру кондукторъ засвѣтилъ двѣ стеариновыхъ свѣчи, и ихъ скудный

свътъ, едва боровшійся съ сгустившимся мракомъ долгой и темной съверной ночи, слабо озарилъ наше молчаливое общество. Одътые съ головы до ногъ въ оленьи мъха архангельцы, при невърномъ миганіи свъчъ представляли собой оригинальныя фигуры. Европеецъ, попавшій сюда случайно, какъ я, счелъ бы ихъ въроятно за дикихъ индъйцевъ и ужъ никакъ не повърилъ бы, что подъ этими звъриными шкурами бьется сердце и мысль типичнъйшихъ и чистъйшихъ великороссовъ. Еще въ XI въкъ новгородские выходцы пробились мало-по-малу сквозь дремучіе стол'ятніе льса къ бъломорскому побережью и колонизировали наиболже выгодныя въ торговомъ отношеніи мъста. Солевареніе, рыболовство и звіроловство были и остались еще до сихъ поръ-за исключеніемъ перваго промысла-главнымъ занятіемъ новгородскимъ ушкуйниковъ и ихъ потомковъ. Какъ тогда, такъ и теперь земледвліе въ виду суровыхъ климатическихъ и неблагопріятных в почвенных условій играло и играеть здѣсь второстепенную роль. Позднѣе, когда мнѣ пришлось жить въ увздв и, сталкиваясь съ населеніемъ, наблюдать типы приполярных обитателей, я еще болве убъдился въ чистотъ ихъ великорусскаго происхожденія. Признаюсь, однако, что первое впечатлівніе, полученное мною отъ встръчи съ съверянами въ вагонъ, было далеко не изъ благопріятныхъ. Впрочемъ, теперь я уже мало интересовался ими. Я жилъ близостью Архангельска, близостью жилого мъста, гдъ можно было бы хоть немного оправиться и отдохнуть отъ тяжелаго четырехдневнаго перевзда. Подъ утро мы миновали станцію "Тундру" и "Исакогорку", а еще черезъ нъсколько минуть достигли крайняго свернаго пункта въ русскомъ желъзнодорожномъ сообщеніи. Повздъ остановился у низенькаго бревенчатаго строенія, долженствовавшаго изображать собою архангельскій вокзалъ. Было еще совершенно темно, когда я и мой провожатый, городовой, усфлись въ широкія ямщичьи сани, чтобы со станціи направиться въ городскую гостиницу. Гдф-то на горизонтф въ предразсвфтной мглф мелькалъ рядъ свфтлыхъ точекъ; въ морозномъ сухомъ воздухф звонко и рфзко скрипфли полозья нашихъ саней, и голосъ понукавшаго лошадь ямщика звучно раздавался надъ широкой ледяной грудью Сфверной Двины. Выбравшись на берегъ и профхавъ рядъ пустынныхъ улицъ, мы достигли наконецъ гостиницы. Быстро расплатился я съ нашимъ возницей, кое какъ сбросилъ съ себя тяжелую шубу и, предоставивъ Прохорову возиться съ вещами, бросился въ чистую, холодную постель.

"Итакъ я въ ссылкъ"!—была послъдняя мысль, мелькнувшая у меня въ головъ, передъ тъмъ какъ кръпкій, здоровый сонъ охватилъ меня и вырвалъ на время изъ суровой дъйствительности.

#### ГЛАВА П.

Прівздъ въ Архангельскъ и представленіе по начальству.—Назначеніе въ Холмогоры.—Вывздъ изъ Архангельска подъ конвоемъ архангельскаго городового. Путевыя картинки.—Ночевка въ Аоскогорскъ.—Встрвча и разговоръ съ жандармами.

Я проснулся около полудня и первый моменть совершенно не могь сообразить, гдѣ я и что со мной. Только когда я увидалъ городового, сознаніе быстро вернулось ко мнѣ, и я тотчасъ же оріентировался въ обстановкѣ.

Теперь Прохоровъ былъ уже не партикулярнымъ сермяжникомъ, а грознымъ начальствомъ, облеченнымъ въ присвоенный его званію мундиръ. Старикъ, кажется, былъ очень доволенъ, что наконецъ-то ему удалось сбросить съ себя ничего не говорящую поддевку и облечься въ блестящій, по сравненію съ нею, полицейскій мундиръ. На толстой, круглой физіономіи его свътилось даже

выраженіе какой-то праздничной торжественности и самосознанія, что придавало всей фигурф много наивно-комичнаго.

Въ полдень мы были въ канцеляріи губернатора. Городовой вручилъ мои личныя бумаги чиновнику, и съ этого времени съ него снимались обязанности конвоира при политическомъ. Я былъ переданъ въ въдъніе архангельской полиціи. Мнъ предстояла аудіенція у губернатора, во время которой онъ долженъ былъ назначить мъсто предстоящаго заточенія.

Говоря вообще, пріемъ у губернатора имълъ большое значение для политического ссыльного. Не все равно, попасть ли въ глухія дебри архангельской губерній, куда нибудь въ Пустозерскъ, Колу, Александровскъ, или остаться въ самомъ Архангельскъ. Условія жизни, какъ увидимъ со временемъ, слишкомъ разнятся въ зависимости отъ мъста жительства ссылаемаго. Назначение же опредбленнаго пункта поселения дъло чисто личнаго усмотрънія губернатора. Читателю станетъ поэтому понятно то настроеніе, съ которымъ я ожидаль появленія вершителя моихь дальнъйшихъ судебъ. Любопытство и неопределенность положенія въ немъ преобладали. Я уже собирался заняться мистическимъ предугадываніемъ своего будущаго, какъ въ комнату вошелъ чиновникъ, одътый въ форму министерства внутреннихъ дълъ, высокаго роста и достаточной плотности, съ чисто выбритой физіономіей нвмецкаго типа. Онъ заявилъ мнъ, что его превосходительство сейчасъ въ отлучкъ, но что онъ былъ освъдомленъ о моемъ прівздв и назначиль мнв Холмогоры, небольшой городокъ въ 70 верстахъ отъ Архангельска.

— Вы отправитесь туда сегодня же послѣ обѣда,— прибавилъ онъ,—если поѣдете отсюда съ городовымъ, которому въ такомъ случаѣ обязываетесь выдать извѣстную сумму денегъ на проѣздъ и содержаніе туда и

обратно. Если же вы не можете сдѣлать этого, то мы заарестуемъ васъ и отправимъ этапомъ изъ здѣшней тюрьмы.

Мой протесть противъ высылки изъ Архангельска не имътъ результата.

— Не могу ничего сдълать: таково было распоряженіе господина губернатора, которое я не вправъ самъ измънить,—сухо и кратко отвътилъ чиновникъ и вышелъ изъ комнаты.

Съ Архангельскомъ, слъдовательно, надо было проститься.

Мнъ было досадно. Полнъйшее равнодушіе, съ которымъ этотъ холопъ-чиновникъ привыкъ читать ссылаемымъ приговоры своего принципала, напоминало мнъ равнодушіе палача, спокойно надъвающаго петлю на шею своей жертвы. Онъ привыкъ къ выполненію своихъ обязанностей. Привычка вытравила въ немъ всякую воспріимчивость, всякую отзывчивость къ людямъ; ему было безразлично, какъ, кого и за что каралъ произволъ русской административной ссылки. Ему не было ни малъйшаго дъла до того, выживеть ли, погибнеть ли ссылаемый имъ въ далекій глухой поселокъ, отдъленный отъ міра непроходимыми тундрами и лъсами. Это была окаменълость манекена, механически выкрикивавшаго страшныя имена архангельскихъ трущобъ, въ которыя вслъдъ за тъмъ полицейское насиліе водворяло на цёлые годы борцовъ русской революціи.

Разговоръ съ чиновникомъ, близость отъвзда въ Холмогоры и канцелярская обстановка съ цвлымъ рядомъ желтыхъ геморроидальныхъ лицъписцовъ, тяжелымъ, прокуреннымъ сквернымъ табакомъ воздухомъ, пылью и грудами старыхъ, никому не нужныхъ бумагъ оставили на мнв самое скверное, мертвящее впечатлвне. Городовой Прохоровъ, освободившись отъ обязанности присматривать за мной, счелъ всетаки нужнымъ

подождать моего возвращенія. Его интересовала моя дальнъйшая участь.

— Ну, какъ же ваше благородіе?—обратился онъ ко мнѣ сейчасъ же съ вопросомъ,—оставять васъ здѣсь, ай нѣтъ?

Я передаль ему, что мнв назначены Холмогоры, и что я должень в ать туда сегодня же.

— Въдь вотъ оъда-то,—отозвался старикъ сочувственно,—коли бы здъсь оставили, такъ все бы еще ничего, а то, подумаешь, куда посылаютъ. Эхъ, ваше благородіе, жаль мнъ васъ! Ужъ вотъ какъ жаль! Человъкъ то вы, я вижу, невиновный...

Запоздалый приговоръ, который вынесло мнѣ въ такой наивной формъ простодушіе стараго городового, разсмѣшилъ меня и вернулъ въ прежнее бодрое настроеніе. Я простился съ нимъ и сталъ ждать ямщика. Въ сумерки въ номеръ вошелъ полицейскій и заявилъ, что лошади готовы и ждутъ меня у полъѣзда. Вещи были вынесены и увязаны, ия въ обществѣ ямщика и архангельскаго городового продолжалъ свое путешествіе.

Путь шелъ на Холмогоры. Когда провзжали городскими улицами, необычайное сочетание пассажировъ въ ямщицкихъ саняхъ обратило на себя внимание прохожихъ. "Политика везутъ", догадывались многие.— Транспортъ политическихъ ссыльныхъ этапомъ и на ямщицкихъ не былъ впрочемъ ръдкимъ явлениемъ для архангельскаго обывателя.

Но вотъ городъ кончился. Дорога довольно широкой, накатанной полосой, пошла черезъ кустарники и перельски. Ямщицкія, загнанныя непрерывной вздой, лошаденки слабо тащили нашу повозку. Изрвдка встрвчались крестьянскія подводы и сворачивали, заслышавъ издали почтовый колоколецъ, въ сторону. Городовой сидълъ о бокъ со мною и молча сосалъ свою трубку.

Невеселая это была повздка.

Уныло и однообразно звякалъ подъ ямщицкой дугой колокольчикъ. Передъ глазами-впереди и по сторонамъ опять бъгуть тъ же съверные мрачные ландщафты. Вонъ на пригоркъ сразу открылся небольшой поселокъ съ десяткомъ темныхъ бревенчатыхъ построекъ. За ними выглядывають убогіе и ветхіе амбары, а тамъ-ровная, сотни и сотни верстъ стелящаяся, безразличная, безстрастная бълая пелена никъмъ не тронутаго снъга. Колокольчикъ звякнулъ по улицъ, но никто не полюбопытствовалъ выйти на улицу, чтобы встрътить провзжаго ямщика; точно все вымерло, и остались однъ эти угрюмыя, холодныя, негостепріимныя хаты. Деревушка исчезла. Снова обступили насъ по сторонамъ хмурыя стольтнія ели, вычно зеленыя, но безжизненныя въ своемъ спокойствіи; онъ плавно кивали длинными щетинистыми вътвями, точно привътствовали, точно махали платкомъ вследъ увзжавшему.

Сколькихъ изъ насъ, —думалось мнѣ, —видѣли эти ели за свой долгій вѣкъ. Сколькихъ, какъ и меня, онѣ равнодушно встрѣчали и провожали въ долгую ссылку. Въ бору жалобно свистѣлъ вѣтеръ. Кто не слыхалъ этого свиста въ ельникѣ, кто не знаетъ его заунывной и точно недоброй пѣсни! Сердце щемитъ отъ нея, и на душѣ становится жутко отъ однообразно-зловѣщаго у-у-у-у... въ верхушкахъ раскачивающихся исполиновъ.

Конвульсивно бьется колокольчикъ и звенитъ, и звенитъ... Точно вырваться хочетъ онъ сразу на свободу и дълаетъ неимовърныя усилія, чтобы какъ нибудь въ подходящій моментъ выскочить вонъ изъ подъ дуги. Ахъ, этотъ дуэтъ: протяжный гулъ воющаго вътра и конвульсивный стонъ колокольца! Какъ утомительна, какъ тосклива ваша элегія!

Ямщикъ, урожденный архангелецъ, понукаетъ залънившихся лошадей, и слышится въ его: "эхъ, вы, соколики! О-го-го!"—такая же грусть и апатія, какъ и во всемъ окружающемъ.

А небо, небо!.. Смеркалось... Какая-то муть сърая, давящая, однообразная разливалась въ воздухъ. Скрадывались ръзкія очертанія далекихъ лъсовъ и холмовъ, все заволакивалось постепенно сумеречной тоскливо сърой пеленой. Темные горизонты стали еще темнъе, угрюмъе. Синимъ свинцомъ окаймился сводъ неба, ровнаго въ своемъ матовомъ тонъ, безъ признаковъ групповыхъ облачковъ; еще полъ-часа, и темная, густая тынь застлала собою дорогу, быжавшую въ даль, лъсъ, тамъ и сямъ бълъвшія снъгомъ поляны. Какимъ то безразличіемъ-холоднымъ, бездушнымъпрониклось все... Тускло, спокойно, однообразно... Съ лапчатыхъ вътвей мохнатыхъ елей, уложенныхъ, какъ ватой, снъгомъ, сорветъ невзначай порывъ вътра клокъ снъта и развъетъ его въ бълое пылевое облако. Надъ головой пронесется по вътру каркающая ворона, ища ночлега, а тамъ все та же глубокая тишь, нарушаемая лишь бъсовскимъ воемъ вътра, въ потемнъвшемъ ельникъ да вздрагиваніемъ бьющагося подъ дугой колокольца.

Довдешь до станціи, перемвнишь лошадей, пропишешься въ книгв для провзжающихъ и скачешь дальше и дальше. Въ шубв тепло и спокойно. Завернешься въ ея мвхъ съ головой и сидишь въ возкв, предоставивъ ввтру обввать тебя бвлой пушистой снвговой пудрой.

Вечеромъ, часамъ къ 11, мы подъвхали къ земской станціи Коскогорску, чтобы перемвнить лошадей и вхать дальше. Станція стояла въ концв поселка, сбвавшаго двумя рядами избъ по довольно крутому косогору къ берегу Двины. Ея осввщенныя окна еще издали свътились желтыми точками на сгустившемся мракъ свверной ночи.

— Жандари сидять; чай пьють—сказаль ямщикъ, всматриваясь въ окна, когда мы поравнялись съ стапціоннымъ зданіемъ.

Въ окнахъ дъйствительно мелькали какія-то тъни, и сквозь едва замороженныя стекла виднолся силуеть самовара. На звонъ колокольца выбъжала изъ избы молодая баба, содержательница станціи, и заявила самымъ рёшительнымъ тономъ, что лошадей нётъ, что онъ всъ въ разгонъ, и что намъ придется заночевать на станціи. Раньше завтрашняго утра подводъ не будетъ. Спъшить особенно было некуда, да къ тому же ночевка на станціи представлялась все же болье удобной, чьмъ въ ямщицкой кибиткъ. Предположенія нашего ямщика дъйствительно оправдались. Въ горницъ, предназначавшейся для профажихъ гостей, я засталъ двухъ жандармскихъ унтеръ-офицеровъ. Они только что кончили чаепитіе и собирались въ дальнъйшій путь. Меня эта случайная встръча очень заинтересовала. Мнъ захотелось узнать, что представляла собою политическая полиція въ глуши архангельскихъ дебрей.

- Откуда <sup>\*</sup>Бдете,—полюбопытствовалъ узнать мой городовой.
- Издалека, отвъчалъ старшій жандармъ, здоровенный, съ краснымъ, обвътрившимъ лицомъ дътина.—Изъ Кемскаго уъзда ъдемъ...
  - По начальству, что ли? не унимался городовой.
- Да, по начальству. Въ Архангельскъ вызываютъ неохотно, сквозь зубы, процъдилъ унтеръ.

Его небольшіе сърые глаза съ кошачьимъ выраженіемъ непріятно бъгали во время разговора. Видно было, что совъсть у этого человъка далеко не изъ чистыхъ. Да и непосредственная близость политическаго видимо стъсняла его, и онъ боялся въ чемълибо проговориться. За чаемъ, послъ нъсколькихъ взаимныхъ вопросовъ, разговоръ все-таки завязался и вскоръ коснулся службы.

— Служишь, служишь, разсказываль словоохотливый городовой, —а толку изъ того ни на грошъ. Да и интересъ какой отъ службы, отъ этой, получаешь?

Среди пьяниць, да дебошировъ почитай, что всю жизнь проводишь. Начальство требуетъ, чтобъ порядокъ вездъ былъ, а гдъ отъ такихъ скандальниковъ порядку взять. Въдь коли бы онъ человъкомъ себя велъ, такъ съ нимъ бы и по человъчески можно, а то стой на посту да гляди: не то онъ тебъ, не то ты ему ребра переломаешь.

Городовой въ пояснение своей мысли передалъ недавнее убійство товарища въ одномъ изъ городскихъ трактировъ.

— Эхъ, да ужъ что и говорить!—продолжаль онъ, коли бъ не нужда, плюнуль бы я на это дѣло, да взялся бы за пахоту, за землю. Смерть люблю хлѣбо-пашествомъ заниматься, хозяйствомъ то-есть. Какіе бывало огороды у себя дома разводилъ. Любо, дорого глядѣть было. Край у насъ теплый,—не то что здѣсь. Многому произростать климантъ позволяетъ.

Городовой увлекся своимъ прошлымъ хозяйствомъ, вспомнилъ про свои успъхи въ сельскомъ дълъ, разсказалъ, какъ оно сошло вслъдствіе семейнаго раздъла на нътъ, какъ ему пришлось сдать свой надълъ въ аренду, а самому съ женой и малолътними дътьми искать мъста въ городъ.

- Нужда-то, говорять, не тетка. Мыкался, мыкался я по людямъ нигдъ себъ мъста найти не могу, а туть въ полиціи ваканція открылась: 15 рублей мъсячныхъ, да квартира готовая, чего жъ еще надо? Взялъ, да и поступилъ. Третій годъ нонче пошелъ, какъ при полиціи служу. По нуждъ больше. Другой разъ и деньгамъ тъмъ не радъ, да въдь и на улицъ ихъ не найдешь.
- Ваша то служба, господа жандармы, полегче, слыхать, нашей?—вдругъ обратился онъ къ стоявшему у печи унтеру, откусывая кусокъ сахару и поднося на пальцахъ блюдце съ чаемъ.
  - Тоже всяко бываетъ, —переминаясь съ ноги на

ногу, сказалъ стоявщій у печи жандармъ.—У каждаго свои заботы: денегъ даромъ никому не даютъ. Натурально, что въ увздв занятій пемного,—прибавиль онъ, какъ бы вспоминая вопросъ городового.

— Скучаете, стало быть,—спросиль я иронически унтера.

Мнъ хотълось вмъшаться въ ихъ разговоръ. Жандармъ искоса посмотрълъ на меня, но не сказалъ ни слова.

— Что-жъ, коли дѣла захотѣлось,—продолжалъ я, поѣзжайте въ Россію: тамъ вашему брату нонче дѣла по горло.

Жандармъ снова взглянулъ на меня, но на этотъ разъ уже дерзко, вызывающе.

— А коли-бъ не шумъли, не устраивали безпорядковъ понапрасну, дъло бы лучше было: и вы бы сюда не ъздили, и намъ бы покойнъе было,—злобно огрызнулся онъ.

Я разсмъялся. Надо же было утъшить вдругъ расходившагося унтера.

- Подождите, сказалъ я,—вотъ завоюемъ себъ политическую свободу, тогда и вамъ и намъ спокойнъй станетъ.
- -- Долго ждать... Роса очи вывсть...—такъ же гнввно бросилъ онъ, бъгая злыми глазами по ствив и стуча пальцами о печку.—Не скоро то вамъ дадутъ эту свободу. Еще попответе.
- Что-жъ, этого мы не боимся,—спокойно замътилъ я.—Попотъть надъ работой, да еще надъ стоющей, давай Богъ всякому. А свобода отъ насъ не уйдетъ. Свободы мы добъемся, хоть это и очень непріятно вамъ, господа жандармы.
- А что намъ непріятнаго-то въ томъ?—заговорилъ другой, молодой, бѣлобрысый, съ едва пробивавшимися усами унтеръ,—и намъ оно на руку. Съ вашимъ братомъ тогда возни поубавится. Сейчасъ отъ

васъ жизнь не въ жизнь стала. Шлютъ ихъ сюда чуть не сотнями, —думаютъ, ну теперь — крышка, теперь каюкъ, а вмъсто того, глядишь, онъ и здъсь революцю распустилъ, прокламаціи по селамъ разбросалъ, учителей, мужиковъ какихъ съ толку сбилъ... А ты бъгай за нимъ, ищи, опрашивай...

— Ахъ, чтобъ те пусто было!—заключиль онъ неожиданно свою тираду и ушелъ въ смежную комнату, собирать вещи въ дорогу.

Старшій по прежнему стояль привалившись къ печи, и все лицо его, какъ и прежде, выдавало досаду и внутреннее волненіе. Городовой съ большимъ интересомъ слушаль нашъ разговоръ. Онъ забылъ даже прочай, стоявшій въ блюдечкѣ передъ нимъ и, сидя у стола, внимательно наблюдалъ за нами. Къ сожалѣнію, бесъда съ жандармами на этомъ оборвалась. У крыльца зазвенѣлъ ямщицкій колокольчикъ, и оба унтера, натянувъ на себя огромные бараньи тулупы съ жандармскими нашивками на рукавахъ, вышли на улицу.

Для меня, впрочемъ, и того, что я услыхалъ отъ младшаго жандарма, было довольно, чтобы воспрянуть духомъ.

Такъ значить и здѣсь, думалъ я,—и здѣсь, среди тундръ и лѣсовъ, среди гранитныхъ скалъ и холодныхъ озеръ не поколебалась ни энергія, ни вѣра въ наше святое дѣло у замурованныхъ революціоперовъ Значить и здѣсь, на глухой окраинѣ дикаго сѣвера теплится жизнь, горитъ неугасимой точкой пробуждающееся сознаніе въ народныхъ массахъ. Смѣлое слово, открытый призывъ къ борьбѣ за волю и счастье были сильнѣе суровыхъ силъ природы. Черезъ лѣсныя дебри и чащи, черезъ едва проходимыя болотныя топи, несутъ въ себѣ плѣнные царскаго самодержавія великій огонь освободительной борьбы и сѣютъ сѣмена освободительнаго ученья. Сквозь гранитные пласты и торфяныя болота пробились уже первые ростки этихъ раз-

въянныхъ бурей революціи съмянъ и слились воедино съ мощными всходами грядущей свободы. Древніе христіане, погибая на аренъ въ когтяхъ хищныхъ звърей, вербовали въ рядахъ изумленныхъ зрителей адептовъ своего ученія. Русскіе революціонеры, бьющіеся въ тискахъ кровожаднаго насилія, слъдують ихъ примъру. Изъ сырыхъ тюремъ, изъ оледенълыхъ пустынныхъ окраинъ, изъ мрачныхъ рудниковъ сибирской каторги звучить ихъ голосъ, голосъ неутомимыхъ борцовъ за исповъдуемое ими ученіе. Ихъ призывъ къ борьбъ за свободу и право будитъ народныя массы и страстно воветь ихъ на неумолимую борьбу съ политическимъ гнетомъ самодержавія. Насиліе было и будеть безсильно въ борбъ съ врагомъ его проявленія. Недаромъ же жандармъ сътовалъ на живучесть революціонной бациллы даже при 40 градусныхъ морозахъ сѣвера Россіи, недаромъ жаждалъ и онъ (!) свободы, давшей бы ему возможность тихаго и спокойнаго существованія.

Сопоставленіе: жандармъ;—свобода, заставило меня улыбнуться. Всякій по своему разумѣнію понимаетъ эту "свободу"; даже русскій жандармъ и тотъ считаетъ себя ея компетентнымъ судьей.

Было уже за полночь, когда я всталь изъ-за чайнаго стола. Потухавшій самоварь тихо напѣваль какуюто, одному ему вѣдомую, мелодію. Храпъ заснувшаго городового вториль ему изъ-за печи. Я прилегъ было на кушеткѣ, но не успѣль еще уснуть, какъ почувствоваль десятки тонкихъ уколовъ на рукахъ, шеѣ и лицѣ. Съ дороги это бываетъ, думалось мнѣ сквозь дрему; однако испытываемое ощущеніе становилось крайне назойливымъ. Уколы продолжались и перешли въ какой-то зудъ. Тогда я чиркнулъ спичкой и поднесъ руку къ лицу, чтобы убѣдиться въ своемъ предпело-

женіи. Чортъ побери! Предположеніе далеко не соотвътствовало дъйствительности. Крайнее отвращение овладъло мною, когда при слабомъ свъть горъвшей спички, я различиль на рукт съ десятокъ присосавшихся къ кожъ паразитовъ. Сонъ моментально исчезъ, и я вскочиль на ноги, какъ встрепаный; зажегъ свъчу и туть только съ ужасомъ замътилъ, въ какомъ клоповникъ собирался провести цълую ночь. Безчисленныя сонмы насъкомыхъ, спасаясь отъ свъта, ползли въ разныя стороны и прятались въ складкахъ засаленной матеріи. Свъча застала хищныхъ разбойниковъ en flagrant delit, и они спъшили теперь уйти отъ моего возмездія. Но у меня не было ни времени, ни охоты сражаться съ ними. Вмъсто того я предпочелъ улечься кое-какъ на стульяхъ, лишь бы спастись отъ ихъ острыхъ жалъ. Комфорту было не много, но засыпая я утъщалъ свои ноющіе бока некрасовскимъ четверостишіемъ:

> Богъ ухабовъ, Богъ мятелей, Богъ проселочныхъ дорогъ, Богъ ночлеговъ безъ постелей— Вотъ онъ, вотъ онъ—русскій Богь!

Да, русскій Богъ, это Богъ стоиковъ, Богъ всевозможныхъ лишеній и страданій до милостыни, тюрьмы и голодной смерти включительно.

# Холмогоры и холмогорская колонія политическихъ ссыльныхъ.

#### ГЛАВАШ.

Я—въ Холмогорахъ.—Визитъ по начальству.—Что такое "положеніе о полицейскомъ надзоръ" въ примъненіи къ политическимъ ссыльнымъ?—Первыя встръчи и знакомства съ товарищами.—Внъшній видъ Холмогоръ.—Поиски квартиры и отношенія квартирохозяевъ къ ссыльнымъ.

Утромъ слѣдующаго дня ямщикъ лихо подкатилъ насъ къ зданію холмогорскаго полицейскаго управленія. Въ передней, куда ямщикъ втащилъ мон вещи, насъ

встрѣтияъ исправникъ, - губернаторъ, такъ сказать, увзда и высшее же увздное начальство. По аттестаціи сопровождавшаго меня городового онъ былъ "дущачеловъкъ", никого не обижавшій и ко всъмъ одинаково ласковый. На меня лично онъ произвелъ первое впечатлівніе, дів простого и естественнаго въ обращении чиновника. Впоследствии при боле близкомъ знакомствъ съ нимъ я и остальные товарищи составили себъ совсъмъ иное представление объ этомъ администраторъ. Ему были переданы мои бумаги, а мнъ предложено ознакомиться съ "положеніемъ о полицейскомъ надворъ". "Положеніе" представляеть собой настолько интересный акть въ сводфрусскихъ законовъ, а съ другой стороны оно такъ ярко иллюстрируетъ исключительное безправіе политическаго ссыльнаго, что я приведу изъ него здёсь наиболёе любопытныя постановленія.

Параграфъ 6-ой этого драконовскаго положенія гласить: "Оть лица, отданнаго подъ надзоръ полиціи, отбираются документы о его званіи, если таковые у него им'вются, и видъ на жительство, въ зам'внъ которыхъ ему выдается свид'втельство на проживаніе въ назначенной ему для того м'встности".

Этотъ параграфъ отдаетъ ссыльнаго въ полное распоряжение полиции. Онъ закръпляетъ политическаго за тъмъ полицейскимъ учреждениемъ, въ которомъ хранятся его личные документы, связываетъ его по рукамъ и ногамъ, дълаетъ невозможной свободу передвижения и исключаетъ всякую возможность свободнаго выбора занятий.

Параграфъ 7-ой обязуеть поднадзорнаго "жить въ опредъленномъ ему для того мъстъ" и воспрещаеть отлучаться изъ онаго безъ разръшенія надлежащей власти".

Параграфъ 8-ой: "Временныя отлучки поднадзорныхъ изъ мъста, назначеннаго имъ для жительства, могутъ

быть разрѣшаемы по особо уважительнымъ причинамъ и при *одобрительномъ* поведеніи поднадзорнаго, просящаго разрѣшенія отлучки".

Параграфъ 15-ый: "Поднадзорный можеть быть возвращень изъ разръшенной ему отлучки и ранъе истеченія ея срока, если то будеть признано необходимымъ лицами, разръшившими отлучку, или-же поведеніе поднадзорнаго въ мъстъ его временнаго пребыванія будеть признано властями предосудительнымъ".

Параграфъ 17-ый: ...... "поднадзорный, какъ въ мѣстѣ своего жительства, такъ и временнаго пребыванія обязанъ являться въ полицію по *первому* ея требованію".

Параграфъ 18-ый: "...... мъстная полицейская власть имъетъ право входа въ квартиру поднадзорнаго во всякое время".

Параграфъ 19-ый: "Полиціи предоставляется право производить у лицъ поднадзорныхъ обыски и выемки, но съ тѣмъ, і чтобы о каждомъ произведенномъ обыскъ или выемкъ былъ составленъ протоколъ съ изложеніемъ въ немъ, какъ поводовъ къ симъ дъйствіямъ, такъ и послъдствія онаго".

Параграфъ 24-ый: "Поднадзорнымъ лицамъ воспрещается: 1) всякая педагогическая дѣятельность; 2) принятіе къ себѣ учениковъ для обученія ихъ искусствамъ и ремесламъ; 3) чтеніе публичныхъ лекцій; 4) участіе въ публичныхъ засѣданіяхъ ученыхъ обществъ; 5) участіе въ публичныхъ сценическихъ представленіяхъ; 6) вообще всякаго рода публичная дѣятельность; 7) содержаніе типографій, литографій, фотографій, библіотекъ для чтенія и служба при нихъ въ качествѣ приказчиковъ, конторщиковъ, смотрителей или рабочихъ; 8) торговля книгами и всѣми произведеніями и принадлежностями тисненія; 9) содержаніе трактирныхъ и питейныхъ заведеній, а равно и торговля питіями".

Параграфъ 27-ой: "Врачебная, акушерская или фармацевтическая практика дозволяются поднадзорнымъ не иначе, какъ съ разръшенія министерства внутреннихъ дълъ".

Параграфъ 28-ой: "Всё остальныя занятія, дозволенныя закономъ, разрёшаются поднадзорнымъ, но съ тёмъ, что отъ мёстнаго губернатора зависить воспретить поднадзорному избранное имъ занятіе, если оно сему послёднему служитъ средствомъ осуществленія его предосудительныхъ замысловъ или по мёстнымъ условіямъ представляется опаснымъ для общественнаго порядка и спокойствія…".

Параграфъ 29-ый: "Министру внутреннихъ дълъ предоставляется въ каждомъ отдъльномъ случат воспрещать непосредственное получение симъ послъднимъ его частной почтовой или телеграфной корреспонденціи, и въ такомъ случат: 1) вст письма и депеши, получаемыя на имя такого лица препровождаются почтовымъ и телеграфнымъ въдомствомъ на просмотръ жандармской власти или полиціи... 2) поднадзорный всю предполагаемую имъ къ отправкъ корреспонденцію представляетъ на просмотръ тъмъ-же органамъ власти...".

Параграфъ 34-ый: "Лица, высланныя подъ надзоръ полиціи и не им'ющія собственныхъ средствъ существованія, получають отъ казны пособіе".

Параграфъ 37-ой: "Поднадзорные, уклоняющіеся отъ занятій по льности (!), дурному поведенію или привычки къ праздности, лишаются права на полученіе пособія отъ казны".

Я привелъ здѣсь "Положеніе" не цѣликомъ, а выбралъ изъ него лишь параграфы, блещущіе особой мудростью русскаго законодательства. Надо быть по-

истинъ русскимъ "законодателемъ", чтобы измыслить прелести этого кодекса, надо воспитать себя въ атмосферъ русскаго произвола и безправія, чтобы умудриться такъ туго и густо оплести паутиной исключительнаго положенія каждый шагь, каждое движеніе въ жизни политическаго ссыльнаго. Неудивительно, если Беренштамъ называеть ссылку той-же "тюрьмой безъ рвшетокъ". Какъ тамъ, такъ и здвсь, существованіе политическаго ссыльнаго отдано цъликомъ въ руки полицейскаго насилія. Мало того, что въ распоряженіи полиціи находятся всё мои личные документы, безъ которыхъ я-не обыватель россійской имперіи, а арестантъ, безъ которыхъ у меня отнята всякая возможность получить какой-либо заработокъ, этого мало, у меня отнята свобода передвиженія, право выфхать къ умирающей на родинъ матери, отцу.

Бывали ужасные случаи: ссыльный получаеть срочную телеграмму о тяжелой бользни близкаго родственника; ему надо вхать не теряя минуты, чтобы застать еще въ живыхъ опасно больного. Пока выберешься изъ увздныхъ трущобъ, иногда на тысячу и болье версть отдаленныхъ отъ Архангельска, пока довдешь до родного города, — дорогая жизнь можетъ угаснуть. Эта страшная мысль невольно овладвваетъ получающимъ телеграмму. Но даже и теперь онъ не вправъ увхать безъ въдома полиціи.

— Безъ разръшенія министра вы не увдете отсюда, — лаконически равнодушно заявляеть вамъ урядникъ, исправникъ, губернаторъ.

Тогда вы посылаете срочную телеграмму министру съ просьбой разрѣшить отлучку къ умирающей матери. Тратите на нее послѣднія копѣйки и начинаете ждать отвѣта. Министръ молчить часами, днями, недѣлями. Чего имъ спѣшить въ департаментахъ? Еще успѣется! А, между тѣмъ, ваше душевное состояніе становится невыносимо тяжелымъ. Нервное напряженіе доходить

до nec plus ultra. Наконецъ, терпѣніе изсякаетъ, — вы рѣшаетесь ѣхать самовольно, не дожидаясь отвѣта. Но съ дороги васъ возвращаютъ, назначаютъ за вами усиленную слѣжку и, сверхъ того, привлекаютъ къ отвѣтственности за "самовольную отлучку".

Коронный судья, рабъ бюрократическихъ постановленій, никогда не осмълится оправдать подсудимаго политическаго, иначе и его причислять къ сочувствующимъ, а это связано для него со многими непріятностями. И онъ выносить вамъ обвинительный приговоръ: трехсуточный арестъ при полиціи, или штрафъ до 10 рублей; по распоряженію же губернатора арестъ можетъ быть увеличенъ до недъли, а по желанію министра, въ такихъ случаяхъ, очень быстро отвъчающаго на полицейское "чего прикажете", срокъ заключенія могутъ растянуть и до мъсяца.

И вотъ, только за то, что вы попрали окутавшіе васъ съ головы до ногъ полицейскіе параграфы и рѣшились за свой страхъ и рискъ ѣхать къ умирающей матери или отцу, васъ сажаютъ силой подъ стражу и держатъ тамъ днями. А потомъ, когда вы уже получили свѣдѣнія о смерти родственника, господинъ министръ соизволитъ отвѣтитъ, что "въ виду неодобрительнаго поведенія поднадзорнаго" (параграфъ 8), онъ не разрѣшаетъ ему временной отлучки.

Борьба съ подобнаго рода издѣвательствомъ администраціи надъ самою личностью политическаго ссыльнаго разрѣшалась обыкновенно полнѣйшимъ игнорированіемъ полицейскихъ постановленій; не всегда сыску удавалось вернуть съ дороги уѣхавшаго, а то и самъ онъ, во избѣжаніе столкновенія съ административнымъ произволомъ отказывался отъ крайняго насилія и лишь предупреждалъ отъѣзжающаго о параграфѣ, карающемъ самовольныя отлучки.

Въ такихъ случаяхъ обыкновенно происходилъ

слъдующій діалогъ между ссыльнымъ, свергавшимъ законы, и губернаторомъ, ихъ возстановлявшимъ.

- Безъ разръшенія министра я не могу отпустить васъ,—заявляль губернаторъ.
- Въ такомъ случав я вду безъ разрвшенія,—отввчаль ссыльный.
- Если вы увдете самовольно, то я долженъ буду напомнить вамъ, что ожидаетъ васъ за нарушение обязательнаго постановления.
  - Я это знаю, но тъмъ не менъе все таки ъду.

На этомъ разговоръ прекращался и каждый принималъ свои мъры: отъъзжавшій складывалъ чемоданы и уъзжаль, губернаторъ доводилъ его самовольный отъъздъ до свъдънія полиціи и, по возвращеніи, судилъ и штрафовалъ арестомъ или деньгами.

Въ уъздной глуши, гдъ ссыльный имъль дъло не съ губернаторомъ, а съ урядникомъ, безапеляціоннымъ проводникомъ его постановленій, отлучка безъ разръшенія была почти невозможна. Изъ уъзда, если ужъ и ъхали, то ъхали съ тъмъ, чтобъ больше туда не возвращаться. Но даже и въ тъхъ крайне ръдкихъ случаяхъ, когда всемогущій министръ находилъ возможнымъ разръшить отлучку ссыльному, его отъъздъ, пребываніе на родинъ и возвращеніе зависъли совершенно отъ безграничнаго произвола полиціи. Каждый моментъ его могли возвратить съ дороги или родины обратно въ ссылку, дъйствуя при этомъ все время по "закону".

"Законъ"! Это понятіе въ Россіи тождественно съ понятіемъ насилія. "Законъ" обязывалъ ѣхать только той дорогой, какую выбрала полиція; "законъ" обязываль являться въ полицію по первому ея требованію; "законъ" давалъ право полиціи врываться въ любой моментъ дня или ночи къ вамъ на квартиру, распарывать подушки и мебель, взламывать полы и стѣны; "законъ", наконецъ, санкціонировалъ конфискацію и

шпіонажъ моей корресподенціи по первому подозр'внію или по простому желанію любого полицейскаго пройдохи. Понятно, что подобнаго рода законы, въ которыхъ съ одной стороны дается неограниченная власть грубой полицейской расправъ, вплоть до заключеній и избіеній политическихъ ссыльныхъ, а съ другой стороны отнимается всякая возможность привлечь насильника къ отвътственности — вызывали и вызывають въ средъссыльныхъ отдъльные и организованные протесты. Тотъ, кто понимаеть, каково быть объектомъ исключительнаго безправія для челов ка, всю свою жизнь и всь свои силы отдавшаго на неустанную борьбу именно съ этимъ узаконеннымъ безправіемъ, -- тотъ пойметъ, что долженъ чувствовать онъ, живя въ атмосферъ удвоенной, спеціально для него созданной полицейской опеки, въ атмосферъ полнъйшей неопредъленности и неустойчивости своего положенія. Я боролся съ произволомъ полицейскихъ требованій, теперь я обязанъ былъ по первому требованію той же самой полиціи являться въ полицейское управленіе. Полиція могла 10, 20 разъ въ день вызывать меня, и я долженъ былъ являться!

Я боролся противъ разбойничьихъ нападеній полиціи на частныя квартиры, именуемыхъ въ Рсссіи обысками; я агитировалъ за неприкосновенность частныхъ жилищъ; теперь я долженъ отворять дверь по первому стуку пристава; я не имъю права протестовать противъ порчи мебели, квартиры, у меня нътъ даже возможности потребовать съ полиціи денежнаго вознагражденія за нанесенный ею ущербъ!

Но нътъ и не можетъ быть ничего болъе отвратительнаго, чъмъ то скрытое насиліе, то тайное и грязное выслъживаніе, какому подвергается наша корреспонденція. Сыскъ контролируетъ все, что доставляетъ вамъ почта, онъ вскрываетъ письма и, по ознакомленіи съ ихъ содержаніемъ, снова задълываетъ ихъ, или же оставляетъ у себя, въ качествъ "вещественныхъ дока-

зательствъ"; онъ съ любопытствомъ роется въ вашей интимной перепискъ и выслъживаетъ васъ шагъ за шагомъ; онъ знаетъ кому, когда и что вы пишете, что вы дълаете, пожалуй даже, что вы намърены дълать. Нътъ ничего ужаснъе и отвратительнъе этого, все проникающаго собою, шпіонажа; онъ можетъ довести человъка до отчаянія, до маніи преслъдованія.

И если свобода сношеній съ внъшнимъ міромъ, въ виду тайнаго контроля, становится для васъ невозможной, то не въ лучшія условія поставлены ваши сношенія съ міромъ внутреннимъ. Полиція тайная и явная должна знать, съ къмъ вы знакомы, къ кому ходите, кому и что говорите, чъмъ занимаетесь и занимаетесь ли вообще. Я разскажу позднее, какимъ тяжелымъ преслѣдованіямъ подвергались обыватели за простое знакомство съ политическимъ ссыльнымъ, и чвмъ кончались иногда эти преслъдованія; теперь надо замътить, что всякая профессіональная дъятельность административно ссыльнаго воспрещена полицейскимъ положеніемъ. У насъ въ ссылкъ было много врачей, юристовъ, учителей. Въ крав, почти лишенномъ юридической и медицинской помощи, съ невъжественнымъ и грубымъ населеніемъ, эти силы ссыльной интеллигенціи пропадали безъ всякаго приложенія. Юристъ не могъ вести д'яль, врачъ не смълъ врачевать, учитель не долженъ былъ учить. Въ поморскихъ-Кольскомъ и Кемскомъ-увздахъ появилась страшная эпидемія: лепра гніздилась по хатамъ мужиковъ, заражала поголовно ихъ семьи, перекидывалась на сосъдніе дворы и росла, не находя своему распространенію въ невъжественныхъ массахъ никакого сопротивленія. Въ хатахъ, по разсказамъ одного увзднаго врача, было нечвмъ дышать: ужасное, невыносимое зловоніе заживо разлагавшагося проказнаго, наполняло собой помъщеніе; родственники, темный, неграмотный народъ, -- неохотно принимали доктора, зачастую прятали больного отъ медицинскаго

освидътельствованія и наотръзъ отказывались выдать его для доставки въ больницу.

И эту глубокую тьму, это невъжество населенія правительство культивировало, правительство сознательно насаждало, отказывая учителямъ, докторамъ, юристамъ заниматься въ школахъ, больницахъ, судебныхъ учрежденіяхъ; а между тъмъ въ краѣ, по своему географическому пространству превосходящему всю германскую имперію, съ населеніемъ крайне ръдкимъ, затерявшимся въ глуши тундръ и лъсовъ, — въ этомъ громадномъ районъ не было и двухъ десятковъ врачей, не было земства, не было достаточнаго количества школъ и учителей, не было примитивно поставленной юридической помощи.

И что же?

То самое "Положеніе", 24, 25 и 27-ой параграфы котораго запрещають ссыльному всякую дѣятельность, это самое положеніе караеть его за "лѣность". Параграфъ 27-ой прямо говорить: "Поднадзорные, уклоняющіеся отъ занятій по лѣности... или привычкѣ къ праздности лишаются права на полученіе пособія отъ казны".

Мудрый законодатель немного зарапортовался. Съ одной стороны онъ говорить: "политическимъ возбраняется всякая дъятельность, всякія занятія и предоставляется право на dolce far niente, а съ другой—онъ грозить имъ за "лъность" и за то же dolce far niente голодной смертью. Быть можеть даже это не было для него противоръчіемъ, быть можеть онъ сознательно конструировалъ эту ловушку, въ которой собирался подвергать политическихъ ужасамъ голодовокъ. Кто знаеть? Умъ русскихъ законодателей всегда былъ достаточно изобрътателенъ тамъ, гдъ отъ него требовалось пыткой и насиліемъ убить душу и умъ безпоконвшихъ его критиковъ. По крайней мъръ, когда г исправникъ любезно предложилъ мнъ ознакомиться съ сорока параграфами "Положенія", также любезно при

этомъ замътивъ, что "придерживаться ихъ не составитъ для меня никакихъ затрудненій",—я открылъ эти законодательныя скрижали съ такимъ же чувствомъ смъщаннаго озлобленія и ненависти, съ какимъ колодникъ протягиваетъ руки кузнецу для заклепки цъпей. Не читая, я зналъ, что эти скрижали далеки были по своему насильническому содержанію отъ права и справедливости. И конечно не чтеніе познакомило меня съ ихъ человъконенавистничествомъ, а сама жизнь.

Въ ту минуту, когда я хотълъ углубиться въ смыслъ сорока параграфовъ, въ комнату вошла дъвушка съ интеллигентнымъ лицомъ и вслъдъ за нею молодой человъкъ, одътый въ студенческую форму. Само собой разумъется, мы тотчасъ узнали другъ друга. Россія, къ сожальнію, не такъ богата университетами, чтобы строить ихъ въ глуши полярныхъ окраинъ, и молодой человъкъ, одътый въ студенческое пальто, во всякомъ случат не могъ быть воспитанникомъ такого полярнаго университета. Мы подали другъ другу руки и, какъ въ такихъ случаяхъ бываетъ, засыпали другъ друга самыми разнообразными вопросами. Сорокъ параграфовъ я такъ и не дочиталъ до конца. Мои первые товарищи увели меня изъ полицейской канцеляріи и повели въ городъ знакомить съ политическими колонистами.

Холмогоры считаются увзднымъ городомъ. Но, увы, что это былъ за "городъ"! Полторы улицы, обстроенныхъ небольшими деревянными домишками, въ которыхъ ютилось около полуторы тысячи душъ населенія, три, четыре старинныхъ церкви, нъсколько лавокъ, въ которыхъ нельзя было найти даже такихъ необходимъйшихъ вещей, какъ лампа, кровать, —вотъ каковъ былъ внъшній видъ этого города. На улицахъ, занесенныхъ глубокими сугробами снъга, отсутствовало всякое движеніе. Кое-гдъ изъ подъ снъжнаго покрова торчали какіе то колья, деревянныя изгороди съ поломанными дранями, съ задворковъ сиротливо выгля-

дывали полураскрытыя крыши службъ, кое-какъ сколоченныхъ изъ бревенъ и досокъ. Во всемъ наблюдался безпорядокъ, раскиданность, разгильдяйство: точно обитатели этого селенія пришли сюда на короткій срокъ и, чтобы хоть какъ нибудь укрыться отъ жгучаго мороза, понастроили себѣ тамъ и сямъ небольшія, кое-какъ сколоченныя хатенки. Болотная сырость и безконечные затяжные дожди въ осеннюю непогодь наложили отпечатокъ своей безотрадной сумрачности на ихъ почернѣвшіе мрачные срубы, на полуразвалившіяся трубы, на прогнившія тесовыя крыши. Иногда со двора показывался обыватель, пристально вематривался въ насъ, "политиковъ", и долго стоялъ на мѣстѣ, глядя намъ въ слѣдъ и думая свою думу.

Не успъли мы сдълать и нъсколькихъ десятковъ шаговъ, какъ улица кончилась, и за ней открылась ровная снъжная пустыня. Я остановился. Теперь съ возвышеннаго мъста можно было обозръть весь поселокъ, состоявши изъ сотни скучившихся построекъ.

- Такъ это и весь вашъ "городъ"?—невольно вырвалось у меня, при видъ его убогихъ строеньицъ.
- А вы жъ еще чего захотъли? Развъ такъ ужъ плохъ?—иронически отвътилъ товарищъ.—Бываетъ и хуже,—замътилъ онъ успокаивающе. Побывали бы на Поморъъ, въ Колъ, въ Кеми, такъ наши Холмогоры столицей бы вамъ показались. Тутъ еще жить можно, хотя вамъ въроятно придется повозиться съ квартирой. Въ послъднее время вновь прибывающимъ трудно находить помъщенія.
- Я спросиль, сколько политическихъ жило въ Холмогорахъ. Оказалось, что я былъ пятнадцатымъ, и сверхъ того ожидалось еще нъсколько человъкъ, шедшихъ этапомъ. Къвечеру перваго дня я устроился съ квартирой и зналъ уже почти всъхъ товарищей колонистовъ. Мнъ, какъ говорили, повезло. Обыкновенно надо было

потратить не мало времени, чтобы обзавестись собственной комнатой; обыватели неохотно пускають къ себъ политическихъ въ качествъ квартирантовъ, имъя о нихъ темное представление и неръдко смъшивая съ уголовными преступниками.

Въроятно именно за такого преступника сочла и меня старая владълица дома, къ которой привелъ меня товарищъ для найма комнаты. Она съ явнымъ недовъріемъ поглядывала на меня, и когда всъ условія были уже выговорены, замътила недовольнымъ голосомъ:

— Пускай васъ на квартиру-то: коли бы знать, что вы за люди, такъ еще куда ни шло; а то Богъ васъ знаетъ, кто вы такіе. У меня вонъ чай, сахаръ цълый день открытыми стоятъ.

Это сказано было для насъ обоихъ такъ неожиданно, опасенія за цълость сахара и чая были такъ основательны, что мы не сумъли отвътить старухъ ничъмъ инымъ, какъ громкимъ хохотомъ.

Поздне не разъ приходилось сталкиваться съ подобнымъ же отношеніемъ населенія къ политическимъ ссыльнымъ. Обыватель, наблюдающій за этапами привыкъ смотръть на ссыльныхъ, какъ на людей порочныхъ и преступныхъ. Онъ не считаетъ нужнымъ разбираться въ томъ, идуть ли этапомъ уголовные или политическіе, онъ не задавался, за ръдкими исключеніями, вопросомъ: кто такой политическій ссыльный? Въ его грубомъ представленіи вся вина административнаго ссыльнаго формируется двумя положеніями: противъ царя бунтуеть и въ Бога не въритъ. Этого достаточно, чтобы, не разбираясь въ подробностяхъ и не анализируя смысла антицаризма и атеизма, отгородить себя отъ безбожниковъ и бунтарей глухой ствной недовврія и антипатіи. Съ другой стороны замкнутая жизнь колоніи, полная оторванность ссыльныхъ отъ мъстнаго населенія не давали возможности завязать съ нимъ какихъ

либо отношеній. Эта обособленность поддерживаеть, разум'вется, т'в вздорные представленія, которыя вызывають среди обывателей чувство непріязни или открытой вражды къ ссыльнымъ. Въ т'вхъ м'встахъ, напротивъ, гд'в колоніи политическихъ им'вли связи съ населеніемъ, гд'в он'в отказались отъ кастовой замкнутости и сум'вли, съ помощью агитаціонной литературы, заронить въ народную массу искру сознанія, внеся въ нее правильное пониманіе самаго существованія "политика" на чужбин'в,—тамъ и отношенія между обывателемъ и ссыльнымъ устанавливались мирныя и осмысленныя.

## ГЛАВА IV.

Холмогорская колонія ссыльныхъ, ея составъ.—Попеченіе правительства о ссылкъ.—Правительственное пособіе.—Организація взаимопомощи въссылкъ.—Преслъдованіе ея правительствомъ.—Штрафы за самовольныя отлучки.—Попытка обезоружить ссылку.—Обостреніе отношеній между холмогорской администраціей и ссылкой.—Побъгъ товарища Ръдкозубова.—Полицейскій шпіонажъ и борьба съ нимъ ссылки.

Въ Холмогорахъ за все время моего пребыванія политическая колонія и обывательскій міръ жили также давольно разъединенно. Нашъ политическій клубъ состояль изъ людей самыхъ разнообразныхъ профессій и состояній. Были здѣсь курсистки и студенты, учителя и учительницы, рабочіе и работницы. На долю интеллигенціи приходилось, впрочемъ, не болѣе пятидесяти процентовъ. Жизнь этой маленькой общины не блистала разнообразіемъ или довольствомъ. Правительство постаралось обставить наше заточеніе подобающими условіями: каждый изъ насъ, прежде чѣмъ попасть сюда, прошелъ тюрьму съ ея каторжнымъ режимомъ, вплоть до голодныхъ стачекъ, гласный полицейскій надзоръ, пересыльную тюрьму, этапное путешествіе. Попавъ же сюда, мы лишались послѣднихъ элементар-

ныхъ человъческихъ правъ. Губернской администраціи было безразлично, какъ жилось въ этихъ захолустьяхъ ссыльному рабочему и интеллигенту. Но съ безразличіемъ можно было бы справиться. Гораздо трудне бороться съ тъмъ сознательно выработаннымъ планомъ, сущность котораго сводится къ непрерывнымъ преслъдованіямъ, къ желанію поставить ссыльнаго въ физически невозможныя условія существованія. Рабочій-революціонеръ или крестьянинъ, очутившіеся въ ссылкі, подвергались тъмъ же ужасамъ исключительнаго положенія, что и интеллигенть. Не ръдко бывали случаи тяжелыхъ голодовокъ, неръдко форменную голодовку замъняло полуголодное существование. Большинству холмогорскихъ товарищей приходилось жить исключительно на правительственную субсидію. Рабочій получалъ ежемъсячно 6-7 рублей, привилегированный, е. человъкъ съ образованіемъ не ниже средняго, 12—13. При дороговизнъ квартирныхъ цънъ, поднятыхъ обывателями въ виду непрерывнаго наплыва ссылаемыхъ, при высокихъ цвнахъ на рыночные продукты-существовать на 6-7 рублей было фактически невозможно. Особенно трудно приходилось семейнымъ: на дътей полагался паекъ въ рубль, полтора; на жену три-четыре рубля. Правительство называло эти жалкія подачки "субсидіей", но откуда же было взять заработокъ, чтобы эти 3-4 рубля могли играть роль, дъйствительно, лишь субсидіи. Что могъ заработать сосланный и лишенный своего земельнаго надъла крестьянинъ, какую работу могъ найти фабричный рабочій въ архангельскихъ деревушкахъ, лъсахъ и болотахъ? Интеллигенть, получавшій 13 рублей, еще могь кое-какь выдержать мъсяцъ полуголоднаго существованія. Рабочему же, съ пайкомъ въ 6-7 рублей, правительствомъ выдавалось единственное право, право на медленное голодное умираніе. Но умирать никому не хотълось. Намъ надо было бороться съ лишеніями, съ голодомъ,



Холмогорская колонія политическихъ ссыльныхъ въ февралѣ 1904 г.

съ правительствомъ. И мы стали бороться. Мы помогали другъ другу, отчисляя въ кассу извъстный проценть изъ тъхъ случайныхъ получекъ, которыя нъкоторымъ изъ насъ присылали съ родины друзья и родные. Мы завели кое-какія мастерскія, устроили переплетную, кое-какъ смастеривъ необходимый для работы инвентарь, подыскали кое-кому плохенькую работу. Конечно все это давало намъ ничтожный плюсъ, но тамъ, гдѣ надъ каждой копъйкой надо было думать о наилучшемъ ея использованіи,—тамъ десятокъ рублей, выработанный трудомъ, казался солиднымъ капиталомъ. Однако, даже взаимопомощь, даже инстиктивное стремленіе поддержать товарища, не дать ему умереть съ голоду,—даже они подвергались правительственнымъ преслъдованіямъ.

Въ глухую ночь въ Холмогоры нагрянули изъ Архангельска жандармы, произвели обыскъ въ квартиръ политическаго И. П. Вороницына и, вмъстъ съ нъсколькими найденными у него письмами и бумагами, увезли его въ Архангельскую тюрьму. Вскоръ послъ этого разбойничьяго набъга, былъ организованъ другой, столь же неожиданный. На этотъ разъ въ руки жандармскаго обыска попали счеты нашей "смертной", — если можно такъ выразиться, — кассы, и товарищъ А. М. Ивановъ, у котораго, въ его отсутствіи, былъ произведенъ обыскъ и забранъ счетъ, привлеченъ къ отвътственности за дерзость "организовать ссылку", — мы бы сказали, за борьбу съ голодной смертью.

Итакъ, даже желаніе быть сытымъ въ ссылкъ счи талось преступнымъ дъяніемъ, за которое насъ ждало тюремное заключеніе.

Тюремнымъ же заключеніемъ, арестомъ при полиціи или денежнымъ штрафомъ преслѣдовалась всякая попытка политическаго ссыльнаго выйти за околицу той деревни, въ которой каждый шагъ его извѣстенъ уряднику или становому. Этотъ параграфъ нашего "положенія" почти всегда игнорировался. Жить безвыходно годами въ одной и той же глухой деревушкъ становится невыносимо тяжело; деревня превращается въ тюремную келью. Десятокъ темныхъ покосившихся строеній, темь и нев'яжество ихъ обитателей, единственная улица, всегда пустынная и унылая, мало таятъ въ себъ интереснаго и содержательнаго. Ихъ неподвижно застывшее однообразіе смыкается вокругъ ссыльнаго тъснымъ кольцомъ, давить его умъ, утомляетъ нервы. Бъжать, бъжать хоть на день отсюда, съ этого кладбища на вольный просторъ природы, уйти отъ людской злобы и скрытыхъ подозрвній вълвса и луга, отдохнуть тамъ душой, успокоить себя ихъ молчаливымъ, холоднымъ равнодушіемъ--эта мысль неудержимо влечеть васъ, и вы поддаетесь ея обаянію; накидываете на плечо ружье и отправляетесь бродить по лъсамъ, лугамъ и окрестнымъ деревнямъ. Смвна впечатльній и новизна мьсть возвращають вась на время въ норму, дъйствуютъ успокаивающе и благотворно; но лишь только возвращаетесь вы обратно въ свою лачугу, васъ ждеть уже полицейскій протоколь, судъ и арестъ или денежная пеня за самовольную отлучку. Въ Холмогорахъ эти суды не прекращались, и, тъмъ не менъе, мы мало обращали на нихъ вниманія. Мы хотъли упорствомъ борьбы притупить чрезмърную остроту въ чуткости нашихъ судей; и это отчасти удавалось.

Лътомъ 1904 г., послъ вооруженнаго сопротивленія, оказаннаго уголовнымъ Мезенцовымъ полиціи, намъ предъявили требованіе дать подписку въ томъ, что мы отказываемся хранить и имъть при себъ огнестръльное оружіе. Обезоруживъ въ правахъ гражданскихъ, насъ хотъли обезоружить теперь въ прямомъ значеніи этого слова. Охота, возможная до этого времено съ разръшенія исправника становилась теперь дъломъ преступнымъ. Это вводило новыя ограниченія въ наше

исключительное существованіе. Запретъ охоты былъ особенно тяжелъ для тъхъ изъ товарищей, которые снискивали себъ пропитаніе охотой. Наши протесты противъ подобнаго рода мелкихъ придирокъ со стороны администраціи заставляли исправника снимать съ себя всякую отвътственность. Онъ обыкновенно заявляль, что это распоряженіе губернатора, и что, какъ подчиненный, онъ обязанъ примънять его къ ссыльнымъ. Тактика отъ Понтія къ Пилату хорошо знакома всякому русскому человъку, имъвшему дъло съ чиновничьей бюрократіей. Найти въ ея средъ отвътственнаго редактора за сдъланное постановленіе, д'вло совершенно невозможное. Поэтому отказавшись отъ всякихъ поисковъ, мы вмъсть съ тьмъ отказались подписаться въ выдачь полиціи им'ввшагося у нась оружія. Для нась достаточно было и того, что значилось въ 40 параграфахъ "исключительнаго положенія", и противъ каждаго нововведенія, выходившаго изъ полицейскихъ канцелярій, мы готовы были бороться активно.

Неуступчивый и скрытый за этой неуступчивостью, всегда готовый вылиться наружу, активный отпоръ, раздражали видимо исправника. Подъвліяніемъ этого настроенія онъ постепенно эволюціонироваль отъ "души человѣка" въ придирчиваго исполнителя губернаторскихъ рѣшеній. Нѣсколько удачныхъ побѣговъ изъ нашей колоніи окончательно порвали всякія мирныя отношенія между нами и полиціей, и съ этого времеин за каждымъ изъ политическихъ открылась усиленная слѣжка.

Въ январъ удачно бъжалъ политическій ссыльный Моравскій; полиція надъялась, что онъ скоро возвратится обратно. То были, конечно, напрасныя ожиданія.

Въ началъ весны былъ организованъ и также удачно выполненъ второй побътъ. Товарищь Ръдкозубовъ, бъжавшій на этотъ разъ, скрылся изъ больницы. Въ Холмогоры онъ пришелъ этапомъ, здъсь слегъ въ больницу, пролежалъ въ ней нъсколько дней и исчезъ,

какъ въ воду канулъ. Черезъ часъ послѣ побѣга больничный сторожь обнаружиль его исчезновение. Поднялась тревога. Конвойный солдать, дежурившій у больничной камеры, сбился съ ногъ въ поискахъ за бъглецомъ. Исправникъ съ цълымъ штабомъ городовыхъ произвелъ рядъ обысковъ на квартирахъ политическихъ и даже обывателей. Выстукивалъ полы, ствны, шарилъ въ погребахъ и подвалахъ, но безуспъшно. А въ то время, какъ въ Холмогорахъ шли полицейскіе обыски, утлая ладья билась на сёдыхъ волнахъ могучей Съверной Двины, унося въ себъ отважнаго эмигранта. Предпріятіе было очень рискованное. Стояло половодье и очень вътренная, холодная съ заморозками погода. Двина пънилась въ гребняхъ, темные свинцовые валы бъжали одинъ за другимъ. Не всякій хорошій и опытный гребецъ ръшился бы вывхать въ такую пору на старой, заплатанной ладьъ. Но для бъжавшаго это былъ единственный возможный путь, которымъ онъ могъ вывхать изъ Холмогоръ. Въ полую воду мы на нъсколько дней были отръзаны отъ всякихъ сношеній съ окрестнымъ населеніемъ. Понятно, поэтому, то тревожное настроеніе, съ которымъ архангельскіе товарищи ждали прибытія нашего бъглеца. Ему надо было провхать не одинъ десятокъ верстъ при очень неблагопріятныхъ условіяхъ. Нѣкоторые уже считали его погибшимъ или перехваченнымъ полиціей. Къ счастью, ни то, ни другое не оправдалось. Утромъ, черезъ два дня онъ и сопровождавшіе его гребцы были радостно встръчены архангельцами. Трудное путешествіе лежало позади, свобода была вырвана энергіей и рушительностью эмигранта. Этотъ побъгъ остался однимъ изъ самыхъ блестящихъ и трудныхъ въ лътописяхъ нашей архангельской эмиграціи.

Въ Холмогорахъ онъ вызвалъ собою усиленный надзоръ за политическими. Городовые стали являться по нъскольку разъ въ день на квартиры, справляясь

у хозяевъ, дома ли квартирантъ, не уходилъ ли куда на продолжительное время, не заходилъ ли кто къ нему и прочее, и прочее. По вечерамъ сыскъ не гнушался пользоваться для своихъ наблюденій скважинами и трещинами въ окнахъ, и ссыльнымъ не рѣдко удавалось накрывать городового или какую нибудь чуйку на мѣстѣ преступленія. Позорное бѣгство изъ подъ окна въ такихъ случаяхъ было единственнымъ отвѣтомъ на угрозы политическаго расправиться съ нимъ по-свойски. Шпіонажъ самаго низкаго пошиба раздражалъ насъ свой наглой надоѣдливостью. Нѣкоторые заявили городовымъ, что будутъ стрѣлять, если кто-либо изъ нихъ будетъ подходить къ окнамъ. Это подѣйствовало на нихъ отрезвляюще и заставило отказаться отъ рискованныхъ формъ выслѣживанія.

Побътъ изъ больницы имълъ еще и другія слъдствія. Конвойный солдатъ, дежурившій въ больничной палатъ, былъ переведенъ за побътъ Ръдкозубова въ дисциплинарный баталіонъ. Послъ этого въ конвойной командъ, сопровождавшей этапы, случай этотъ вызвалъ недовърчивое отношеніе къ политическимъ.

— Мы жъ вамъ послабленія дѣлаемъ, а вы намъ за нихъ чѣмъ платите?—говорили многіе изъ конвойныхъ.

Намъ дъйствительно не было смысла порывать добрыхъ отношеній съ конвоемъ, и впослѣдствіи въ организаціи эмиграціи ссылка стала избѣгать тѣхъ моментовъ, когда за побѣгъ политическаго отвѣчалъ дежурный конвойный. Избѣгать этого приходилось не только потому, что солдатъ былъ подневольнымъ службы и ея мертвой дисциплины, но главнымъ образомъ изътого соображенія, что конвой игралъ слишкомъ большую роль во время этапныхъ передвиженій и стоянокъ. Свиданія съ политическими этапниками, передача имъ денегъ и горячаго обѣда во время роздыха,—все это зависъло отъ конвойнаго унтеръ-офицера.

### ГЛАВА У.

Холмогорскій воинскій начальникъ.—Подвиги этого администратора. —Холмогорское этапное пом'вщеніе. —Встр'вчи этаповъ. —Этапные порядки.—Полученіе въ ссылкъ легальной и нелегальной литературы.—Ссылка не псправляется.—Зарожденіе революціонныхъ организацій въ раіонъ ссылки.—Царскій манифесть и отв'ять на него холмогорскихъ политическихъ.

Въ Холмогорахъ послѣ побѣга Рѣдкозубова начадыникъ мѣстной воинской команды сталъ подтягивать политическій конвой. Этотъ начальникъ заслуживаетъ здѣсь краткой характеристики.

Пьянство разврать и невъроятное взяточничествотри наиболъе крупныхъ достоинства, которыми располагалъ холмогорскій воинскій начальникъ. Его служеніе престолу и отечеству покоилось цёликомъ на интересахъ самаго неразборчиваго и открыто-наглаго подкупа. Въ Холмогоры онъ прівхаль разворившимся капитаномъ, а уже черезъ 2 года его домъ слылъ полной чашей во мнвніи обывателей. Завелись лошади, экипажи. Открылись званые объды съ "даренными" трехаршинными осетрами. Всв отношенія къ подчиненной воинской командъ основывались на системъ приношеній и взяточничества. Во время рекрутскаго набора капитаномъ организовывалось своего рода жюри грабительства. Кто давалъ больше, тотъ оставался служить въ Холмогорахъ; кто не выдерживалъ напряженія въ этой разорительной конкурренціи, тотъ долженъ быль отбывать повинность на чужбинь. И капитану въ такихъ случаяхъ тащили все: деньги, рыбу, полотно, яйца, муку, стно и прочіе, и прочіе хозяйственные продукты. Капитанъ съ удовольствіемъ принималь жертвователей и ихъ приношенія и затімь, по количеству и качеству последнихъ, воздавалъ "коемуждо по дъламъ его".

Ему, казалось, все сходило съ рукъ. Но разъ какъ то едва не сорвалось. Дъло было зимой въ морозный январскій день. Капитанъ только что возвратился съ охоты со своимъ пріятелемъ, холмогорскимъ же податнымъ инспекторомъ. Оба были навесеив и подъ веселую руку рвшили организовать экспромтомъ военные маневры. Отданъ былъ приказъ вывести команду. Команда была приведена. Капитанъ угостилъ солдать водкой, а затёмь севь на лошадь скомандовалъ "бъгомъ, маршъ"!. Получилось оригинальное эрълищъ, не мало встревожившее обывателей. Впереди галопировали капитанъ съ податнымъ инспекторомъ, а позади нихъ бъжали невърнымъ шагомъ солдаты, сбивая другъ друга съ ногъ и оглашая воздухъ какими то дикими возгласами. Гоньба продолжалась верстъ 5 до окрестной деревни Курьи. Неизвъстно, входило ли въ планы этого новоявленнаго Угрюмъ-Бурчеева взять штурмомъ мирную деревушку и переколоть всвхъ ея обывателей; извъстно было лишь, что. прибывъ въ Курью съ командой, капитанъ снова принесъ богатую жертву въ честь Бахуса, угостившись самъ и угостивъ свое храброе воинство. И вотъ, когда многіе изъ солдать уже не владёли языкомъ, а самъ капитанъ разсудкомъ, отданъ былъ снова приказъ возвращаться обратно и брать штурмомъ теперь уже наши Холмогоры. Повторилась та же картина. Впереди на лошадяхъ гарцовали стратеги, а сзади кое-какъ трусилъ гарнизонъ. Маневрамъ этимъ однако не суждено было кончиться такъ же весело, какъ они начались. Команда, не ввшая ничего съ утра, сильно захмвлвла, и на обратномъ пути многіе изъ солдать выбились изъ строя, растеряли ружья и попадали на дорогъ. Стоялъ сильный морозъ, и почти всв отставшіе поотморозили себъ, кто руки, кто ноги, уши, щеки, лицо, прежде чъмъ были подобраны высланной изъ Холмогоръ подводой. Среди этихъ-то, частью пострадавшихъ, нашли

одного, совершенно замерзшаго. Несчастнаго не удалось вернуть къ жизни, и онъ остался навъки трофеемъ капитанскихъ маневровъ.

Несмотря на всв принятыя мвры скрыть отъ начальства следствие дикой выходки, капитана вызвали въ Петербургъ. Всв были увврены, что, при явной наличности совершеннаго преступленія, ему уже не вернуться въ Холмогоры съ прежними полномочіями. Но эта уввренность не оправдалась; онъ сумвлъ и здвсь выйти сухимъ изъ воды. Следствіе велось такъ образцово, что капитапъ, вместо арестантскихъ ротъ, получилъ лишь легкій выговоръ и былъ оставленъ въ Холмогорахъ по прежнему воинскимъ начальникомъ.

Съ того времени онъ сталъ слыть въ городъ не только сутягой и пьяницей, но и убійцей замороженнаго солдата. Тъмъ не менъе, онъ правилъ и повелъвалъ, а ему покорялись безропотно.

Въ казармахъ этого преступника продълывались невъроятныя вещи. Унтеръ-офицера, зараженные порокомъ своего начальника, подражали его системъ взяточничества и проводили ее въ обыденную жизнь. Кто не давалъ или давалъ недостаточно, тотъ избивался до полусмерти. Увъряли, что одному рядовому взбъшенный унтеръ разорваль ротъ. Обыватели съ ужасомъ передавали другъ другу объ его звърствъ, но не осмъливались открыто протестовать Да и передъ къмъ могли протестовать они? Въ глухомъ, окраинномъ, забытомъ міромъ городишкъ, гдъ капитанъ и исправникъ являются всемогущимъ, потакающимъ другъ другу во всякихъ гадостяхъ начальствомъ, въ этой деревушкъ съ сотней лачугъ, при полномъ отсутствіи гласности и контроля, при нев'яжеств' и тьм в населенія, какого протеста можно было ждать противъ насилія и разбоя администраціи. Только здёсь, въ дикой глуши лёсовъ и болотъ могли еще до нашего времени удержаться ископаемыя чудовища, подобныя холмогорскому капитану. И съ такимъ то негодяемъ намъ подъ-часъ приходилось имѣть дѣло. Намъ приходилось не только слушать о его преступленіяхъ и мучиться за безсиліе жертвъ, но мы сами должны были считаться съ распоряженіями этого уголовнаго преступника въ чинъ капитана. Наши товарищи, приходившіе въ Холмогоры этапомъ и слѣдовавшіе послѣ двухсуточнаго роздыха дальше, должны были проводить все время въ отвратительномъ этапномъ помѣщеніи. Одинъ внѣшній видъ его приводилъ въ недоумѣніе даже самыхъ неприхот-



Перепряжка этапныхъ пошадей на станціи "Уйма".

ливыхъ изъ насъ, даже тъхъ, кто вналъ по опыту, что представляютъ собой губернскія и уъздныя тюрьмы въ Россіи. Полугнилая изба съ покосившимся на бокъ срубомъ, съ прогнившей крышей, въ которой торчало жалкое подобіе дымовой трубы, съ кривыми, едва пропускавшими свътъ окнами,—таково было это этапное помъщеніе. Невъроятная грязь, отсутствіе воздуха, свъта, старыя, кишъвшія паразитами нары,—таково было его внутреннее убранство. Обыкновенно изба не топилась, и лишь за день до прибытія этапа ее про-

тапливали, чтобы не заморозить окончательно временно въ нее заключенныхъ. Наша колонія не разъ пыталась освободить этапниковъ изъ тюремнаго заключенія, но каждый разъ, когда депутаты являлись къ капитану, его не оказывалось дома. Единственно, чѣмъ мы могли облегчить положеніе товарищей,—это горячими объдами, которые готовились для нихъ въ складчину на общій счетъ и передавались черезъ конвойныхъ. Дальше этого наше гостепріимство не шло, такъ какъ всѣ его проявленія подавлялись административно. Тѣмъ не менѣе для своихъ временныхъ гостей мы дѣлали все, что было въ нашихъ силахъ.

Черезъ Холмогоры въ зимнюю пору идутъ изъ Архангельска всъ, безъ исключенія, этапы на востокъ и югъ губерніи. Регулярно этапы следовали разъ въ недълю. Но экстренныхъ бывало гораздо больше, и бывали недёли, когда черезъ Холмогоры проходили 2 и 3 партіи. Каждый разъ мы выходили къ нимъ за городъ и встръчали по дорогъ, присоединяясь къ этапу. Издали еще можно было различить сверкавшіе на солнцъ штыки конвойныхъ и въ ихъ цъпи колонной растянувшихся этапниковъ. Впереди шли обыкновенно уголовные, сзади на саняхъ по 2-3 помъщались политическіе. Правительство не ділало разницы между ссыльными убійцами, мошенниками, грабителями и революціонерами. Въ дорогъ, во время стоянки на земскихъ станціяхъ и въ этапныхъ пом'йщеніяхъ тѣ и другіе должны были одинаково подчиняться административнымъ инструкціямъ. Все свое время политическіе принуждены были проводить въ темной средъ грубыхъ, часто развратныхъ до мозга костей уголовныхъ. Вмъстъ съ послъдними они принуждены были ночевать по грязнымъ этапнымъ хатамъ, слушать ихъ дикую, нецензурную ругань, выносить на себъ всю тяжесть общенія съ подонками русскаго общества. Администраціи было безразлично, что чувствоваль революціонеръ въ окружавшей его средѣ уголовщины. Поставить рядомъ уголовнаго убійцу и революціонера, съ его высокоразвитой нравственностью, съ его глубокой отзывчивостью къ страданіямъ и юдоли русскаго народа, съ его преданностью великой идеѣ политическаго освобожденія родины—такое уравненіе могъ совершить лишь бездушный режимъ тюремщины.

Единственной привилегіей политическихъ ссыльныхъ, завоеванной упорными и долгими протестами, была возможность пользоваться конными подводами для перевзда на мъсто назначенія. Эту льготу, которой не пользовались шедшіе всю дорогу пъшкомъ уголовные, политическимъ приходилось отстаивать силой чуть ни при каждомъ отправленіи. Но даже и при условіи коннаго передвиженія, этапный путь былъ истинной via dolorosa въ исторіи нашихъ льтописей о ссылкъ.

Въ лѣтною пору онъ давадся сравнительно легко. Температурѣ сѣвернаго лѣта чужды жары южнаго климата, и отправлявшимся по этапу не приходилось подвергаться тѣмъ мученіямъ, которыя выпадали на долю ссылаемыхъ въ періодъ зимнихъ стужъ и осеннихъ непогодъ. Одинъ взглядъ на географическую карту архангельскаго края, одно напоминаніе о его колоссальныхъ территоріальныхъ размѣрахъ и жестокихъ климатическихъ условіяхъ въ достаточной мѣрѣ поможетъчитателю составить себѣ представленіе объ условіяхъ, въ какія поставлены ссыльные по этапу. Многимъ изъ нихъ надо было проѣзжать сотни и сотни верстъ, прежде чѣмъ удавалось достигнуть деревушки, гдѣ-либо въ дебряхъ Печерскаго края или Поморья.

Въ главъ объ общей уъздной ссылкъ я разберу болъе подробно организацію административныхъ разселеній. Здъсь мнъ хотьлось остановиться исключительно на характеристкъ прогона Архангельскъ-Холмогоры и на роли этаповъ въ жизни холмогорской политической ссылки.

— 51 — — Балан — Бала партіи, направлялся на югъ въ районъ Шенкурскаго увзда и на востокъ въ глушь Мезенскаго, Печерскаго и Пинежскаго увздовъ. Съ этого момента этапный путь становился несравненно болье тяжелымъ. Бездорожье, глухія, почти-что непроходимыя дебри, обступавшія ссыльнаго, по мірт проникновенія его въ нъдры края, удаленность земскихъ станцій, одна отъ другой, затрудняли перевзды, длившіеся въ некоторыхъ случаяхъ недълями. Надо было быть физически кръпкимъ человъкомъ, чтобы безнаказанно перенести всъ лишенія такого подневольнаго путешествія. Каково же было положение того, кто заболвваль въ дорогъ и, за отсутствіемъ всякой медицинской помощи, долженъ былъ переболъть безъ ухода и призора, валяясь гдв либо на промежуточной станціи, среди незнакомыхъ людей, настроенныхъ къ тому же крайне враждебно къ расхворавшемуся "арестанту". И было еще хорошо, если больного оставляли въ покоъ и не заставляли силой продолжать прерванную повздку. Бывали случаи, когда къ намъ въ Холмогоры приходили въ зимнюю 20-30 градусную стужу больные этапники, и не малыхъ усилій стоило вырвать ихъ изъ когтей полиціи, чтобы уложить на больничную койку.

Да, это была тяжелая обстановка, незнакомая западно-европейскому гражданину. Темная больничная палата, тусклый свёть, проникающій изъ-за желёзной ръшетки, грубая койка съ грязнымъ больничнымъ матрацемъ, и на ней больной, разбитый тюрьмой и дорогой, политическій ссыльный. А за дверью м'врные шаги часового и мелькающій въ ея отверстіи двери блестящій солдатскій штыкъ.

Все собралось здёсь, всё утёхи жизни: неволя ссылки, бользнь и суровая чужбина выпали на долю русскаго политическаго ссыльнаго.

Мы уже стали привыкать къ ненормальностямъ ссыльной жизни, уже самъ собой намфтился ея шаблонъ, содержание и интересы. Днемъ каждый изъ насъ занять быль чтеніемь книгь и газеть, вечеромь мы обыкновенно собирались кружками и бесъдовали на самыя разнообразныя теоретическія темы. Чтеніе и споры были единственнымъ развлечениемъ въ нашемъ съромъ, томительномъ прозябаніи. Книга въ ссылкъ необходимъе хлъба, и потому мы заботились не только о своихъ интересахъ, но и тъхъ одиночекъ товаришей, которые жили по селамъ и деревнямъ увзда. Все, что можно было выслать имъ изъ книгъ и газетъ, мы высылали. Иногда къ намъ залетали и листки свободной прессы. Это были самыя свътлыя минуты въ жизни политическихъ колонистовъ. Каждому хотвлось узнать, что дълается въ Россіи, въ той Россіи, гдъ два великихъ, непримиримыхъ врага-свобода и самодержавіе, вели непрерывную, безпощадную борьбу между собой. Полиція съ своей стороны догадывалась, что порой въ наши руки попадала революціонная литература и тогда совершала набъги изъ Архангельска. Вырывала изъ нашей среды преступника, не успъвшаго уничтожить дыряваго, зачитаннаго листка, увозила съ собой въ Архангельскъ, держала его мъсяцами въ тюрьмъ, и потомъ высылала въ наказаніе въ еще боле глухія села и деревни.

Архангельская тюрьма никогда не пустовала. Ссылка далека была отъ исправленія, а потому и тюремныя кельи таили въ своихъ каменныхъ мѣшкахъ арестованныхъ ссыльныхъ. Жандармерія особенно была встревожена, когда въ началѣ 1904 г. въ Архангельскѣ и цѣломъ рядѣ уѣздныхъ городовъ стали распространяться чьей-то невидимой рукой сотни революціонныхъ прокламацій. Наѣзды жандармскихъ патрулей не прекращались, но не прекращалась и работа революціонныхъ организацій. Архангельскій "Комитеть" и "Группа со-

*ціалдемократовъ Дальняю Съвера*" были неуловимы. Листки разлетались à tout vent, разнося по краю заразу, будя сознаніе въ мъстномъ населеніи, поддерживая духъ и энергію ссыльныхъ революціонеровъ.

Объявленіе войны и послідовавшій вскорів за тімь призывъ флотскихъ запасныхъ еще болъе усилили оживленіе въ Архангельской губерніи. Въ февралъ правительство обратилось къ политическимъ ссыльнымъ съ предложениемъ "вступить въ ряды русскаговоинства и тъмъ загладить свою вину передъ престоломъ и отечествомъ". Когда холмогорскій исправникъ получиль этоть дикій наказь, и наша колонія была вызвана для ознакомленія съ его содержаніемъ, мы in corpore явились въ полицейское управление и единодушно выразили охватившее насъ негодованіе въ рѣзкомъ, принятомъ единогласно, протестъ. Безстыдство этого предложенія было такъ велико и нагло, что въ первую минуту послѣ его прочтенія нами овладѣло чувство безсильной злобы. Вечеромъ того же дня на общемъ собраніи мы, впрочемъ, съ достаточной ясностью отвътили въ своей резолюціи на "милость" самодержавнаго правительства. Не раскаявшись въ своей винъ передъ престоломъ, мы еще болъе увеличили ее передъ готовой было смилостивиться надъ ссылкой опричниной.

### глава VI.

Какъ примъняла полиція "милости" царскаго манифеста по отдъльнымъ селамъ уѣзда.—Отсутствіе единой организаціи въ ссылкъ Архангельской губерніп.—Система разселенія ссыльныхъ по отдаленнымъ уѣздамъ.—Преслъдованіе обывателей за знакомство съ "политическими".—Жертвы этихъ преслъдованій —Мое переселеніе въ Архангельскъ.

Манифестъ побывалъ не только у насъвъ Холмогорахъ. Онъ былъ прочитанъ въ самыхъ глухихъ и отдаленныхъ деревняхъ, гдъ только сидъли политическіе.

Въ мъстахъ, гдъ полиція имъла дъло съ колонистамиодиночками, за чтеніемъ манифеста слъдовали насильственныя угрозы и принужденія. Урядникъ не ограничивался ролью глашатая царской грамоты, онъ бралъ на себя болве сложную задачу-"убвдить" или силой принудить "политика" вступить въ ряды арміи. Помню, въ мартъ мы получили тяжелое письмо отъ одного товарища рабочаго, писавшаго намъ о своемъ невыносимомъ положении. Онъ жилъ одинъ въ небольшомъ глухомъ селѣ Обозерскѣ, среди враждебно настроеннаго къ нему населенія. Когда урядникъ получилъ манифесть и передаль ему его содержаніе, товарищь, будучи сознательнымъ революціонеромъ, наотръзъ отказался отъ всякихъ компромиссовъ съ правительствомъ. Несмотря на то урядникъ сперва мирно уговаривалъ его взять отказъ обратно, а потомъ открыто заявилъ, что, въ случав упорства, изведетъ его придирками и полицейскимъ надзоромъ. Когда не подъйствовала и угроза, насиліе въ самыхъ гнусныхъ формахъ вступило въ силу. Мало того, что урядникъ усилилъ надзоръ надъ протестантомъ, преслъдуя его непрерывно шпіонажемъ и массою мелочныхъ требованій, онъ съумёлъ возбудить своимъ клеветничествомъ противъ ненавистнаго ему ссыльнаго мъстныхъ крестьянъ, разсказывая имъ объ его отказъ и сопровождая это своими комментаріями.

Ко времени, когда мы получили письмо, жизнь товарища превратилась въ длительную, мучительную пытку. Урядникъ угнеталъ его, пустивъ въ дѣло всѣ изобрѣтенія полицейскаго насилія. Крестьяне, подъвліяніемъ агитаціи урядника, открыто грозили избить его. Что было дѣлать? Читая его письмо, видя отчаяніе, которымъ было проникнуто его содержаніе, я хорошо представлялъ себѣ всю безвыходность его положенія. Передъ глазами истязали ни въ чемъ неповиннаго человѣка, но ссылка не была настолько организована,

чтобъ коллективнымъ протестомъ или активнымъ вмъшательствомъ прекратить его мученія. Прошеніе о переводъ въ другой поселокъ ни къчему бы не привело. Оставалось одно: бъжать, эмигрировать, вырвать себя изъ рукъ насильника. Но вставалъ другой, неразръшимый вопросъ: куда бъжать? Какъ бъжать? Десятки версть лъсной чащи, топкихъ болотъ, зоркіе глаза полицейскаго хищника, отсутствіе всякихъ средствъ и полное незнаніе мъстности вставали въ представленіи бъгуна. Возможность голодной смерти или новой полицейской расправы съ неразрывно связанной карой въ формъ перевода въ еще болье удаленный пунктъ, связывали его по рукамъ и ногамъ, заставляя отказаться отъ невы полнимыхъ плановъ. Итакъ, надо было оставаться на мъстъ, надо было привыкать къ своему исключительному положенію, сплошной обидь и издывательству.

Здъсь я замъчу, что только благодаря отсутствію общей организованности архангельской ссылки возможны были подобныя проявленія полицейскаго гнета надъ отдъльными, безсильными въ своемъ одиночествъ, политическими. Архангельская ссылка въ цъломъ была отвътственна за ужасы, которымъ подвергались въ медвъжьихъ углахъ отдъльные члены ея политическихъ колоній. Ея неорганизованность позволяла полиціи чинить надъ ними варварскій судъ и расправу; ея неорганизованность развязывала ей руки и пріучала смотръть на политическихъ ссыльныхъ, какъ на безсильныхъ и безгласныхъ объектовъ ея насильническихъ инстинктовъ. Я скажу даже болъе: благодаря неорганизованности, благодаря молчаливой лойяльности архангельской ссылки, не бывшей знакомой съ энергичной борьбой сибирскихъ товарищей, полицейское притъсненіе стало входить въ обычай, въ норму повседневной жизни. Статистика отдельныхъ столкновеній политическихъ съ полиціей по деревнямъ и селамъ увадовъ показывала ихъ непрерывный ростъ и въ то же время

говорила, что эти ръзкія вснышки неорганизованной борьбы съ исключительностью положенія, не всегда оканчивались успъшно для политическихъ ссыльныхъ. Архангельская ссылка опять таки благодаря своей неорганизованности промодчада, когда, по распоряженію министерства внутреннихъ дълъ, губернаторы Римскій-Корсаковъ и, особенно, Бюнтингъ ввели систему изоляціи ссылаемыхъ, резселяя ихъ по отдаленнъйшимъ поселкамъ Печорскаго и Мезенскаго увздовъ. Этотъ ръзкій переходъ въ политикъ, примънявшейся къ политическимъ этапникамъ, не существовалъ бы, если бы ссылка съумъла отвътить на него такимъ же ръзкимъ и своевременнымъ протестомъ. Въ отдъльныхъ случаяхъ съ нимъ боролись, его замъчали и даже отмъчали въ прессъ, но для ссылки въ ея цъломъ эта крупная репрессія осталась незаміченной и неопротестованной. Вслъдъ за введеніемъ изоляціи, развязно комментировавшейся губернаторскими устами: "вы, въдь, прітхали сюда не устраиваться, а отбывать наказаніе",--послідовало другое міропріятіе, направленное къ осуществленію той же усиленной изоляціи.

Въ декабръ 1903 г. появился любопытнъйшій документь, выпущенный канцеляріей министерства народнаго просвъщенія и оффиціально подтверждавшій наши догадки. Этотъ "секретный" и, подобно многимъ другимъ "секретнымъ" циркулярамъ, увидавшій свътъ документъ, такъ характеренъ и, въ то же время, такъ близорукъ, что читатели не посътуютъ на меня, если я приведу его здъсь полностью.

# М. Н. П.

# С.-Петербургскій Учебный Округъ.

дирекція народныхъ училищъ

Архангельской губ.

Декабрь 1903 г.

послъднее время значительно увеличилось число лицъ, водворенныхъ на временное жительство въ г. Архангельскъ и увздахъ Архангельской губ. и состоящихъ подъ гласнымъ надзоромъ полиціи по обвиненію ихъ въ политической или нравственной неблагонадежности. Между означенными лицами въроятно найдутся и такія, которыя, въ цъляхъ противоправительственной пропаганды, будуть искать сближенія съ народными учителями и учительницами позволять себв злоупотребить ихъ неопытностью и довърчивостью, столь свойственными молодымъ людямъ, къ числу каковыхъ принадлежитъ большинство подвъдомственныхъ дирекціи учителей и учительницъ.

Поэтому, въ видахъ предостереженія учителей и учительницъ городскихъ и начальныхъ, приходскихъ и сельскихъ, министерскихъ и общественныхъ учи-

лищъ Архангельской губ. и частныхъ школъ города Архангельска отъ вреднаго вліянія и печальныхъ последствій, которыя можетъ повлечь за собой сближеніе съ людьми преступнаго образа мыслей, считаю своей обязанностью предложить означеннымъ учителямъ и учительницамъ избъгать всякаго знакомства съ лицами, состоящими подъ надзоромъ полиціи, не входить съ ними ни въ какія сношенія, ни личныя, ни письменныя, отнюдь не допускать ихъ къ пользованію училищными библіотеками самимъ не брать у нихъ книгъ для чтенія. И неупустительно слідить, чтобы въ учебныя заведенія не проникли какія-либо нелегальныя изданія, печатныя и рукописныя, распространяемыя людьми злонам вренными; въ случав же обнаруженія въ ствнахъ учебнаго ааведенія такого рода изданій, немедленно отправлять таковыя въ подлинникъ: изъ городскихъ, училищъ-мнъ, а изъ приходскихъ и сельскихъ министерскихъ и общественныхъ училищъ и частныхъ школь — къ подлежащему инспектору народныхъ училищъ для препровожденія въ мъстное губернское жандармское управленіе, согласно предписанію М. Н. П., сообщенному въ циркулярномъ предложеніи г. попечителя С.-Петербургскаго Учебнаго Округа отъ 24 іюня сего года за № 96. Само собой разумвется, что учащіе обязаны заботливо и неуклонно оберегать своихъ воспитанниковъ (особенно старшихъ классовъ учебныхъ заведеній) отъ знакомства съ злонамъренными людьми и сочиненіями нелегальнаго характера.

Директоръ народныхъ училищъ

Острогорскій.

Этотъ необыкновенной откровенности циркуляръ, сфабрикованный попечительнымъ начальствомъ, содержалъ въ себѣ такіе перлы краснорѣчія, и въ то же время былъ настолько грубъ, нетактиченъ и оскорбителенъ для "неопытныхъ и довѣрчивыхъ учителей и учительницъ", на которыхъ онъ возлагалъ чисто полицейскія обязанности по выслѣживанію и подслушиванію за учениками, что вызвалъ собой цѣлый рядъ столкновеній учащихъ въ народныхъ школахъ съ ихъ директоромъ. Лучшіе изъ нихъ не сочли возможнымъ учительствовать, при наличности подобныхъ условій, и оставили свои мѣста; другіе игнорировали нелѣпое распоряженіе начальства и не порывали своихъ отношеній съ нами. Въ такихъ случаяхъ начинались доносы, преслѣдованія, иногда оканчивавшіяся трагически.

У насъ, въ Холмогорахъ, жилъ симпатичный и довольно развитой учитель N. Онъ былъ знакомъ съ большинствомъ изъ насъ и заходилъ не ръдко по вечерамъ побесъдовать съ нами, отдохнуть въ нашей средъ. Мы привыкли видъть его у себя и считали почти своимъ человъкомъ; но съ зимы 1903 года, несмотря на предосторожности, которыя N. соблюдалъ при сношеніяхъ съ нами, исправникъ узналъ о его знакомствахъ и открылъ на него гоненія. N. и безъ того крайне нервный, забитый тяжелыми условіями жизни человъкъ, болъзненно отзывавшійся на всякую пошлость и несправедливость, сильно мучился и тяготился полицейскимъ надзоромъ. Получивъ отъ ди-

рекціи циркуляръ, онъ окончательно изнемогъ въ борьбъ съ полицейскимъ крючкотворствомъ, сталъ неръдко заговариваться, и черезъ мѣсяцъ никто не узнаваль этого милаго и живого въ былое время человѣка. Тихое умопомѣшательство овладѣло имъ окончательно. Въ разговорахъ онъ каждый разъ говорилъ, что владѣетъ огромнымъ состояніемъ и выстроитъ для политическихъ ссыльныхъ роскошный домъ, со всѣми удобствами и усовершенствованіями. Онъ былъ не первой и не послѣдней жертвой абсолютистскаго режима. Ярость овладѣвала имъ и теперь, когда кто либо произносилъ въ его присутствіи слово "правительство" или "полиція".

Въ январъ или февралъ пришла отставка, и N., больной и разбитый, въ сопровожденіи жены, уъхаль отъ насъ въ Архангельскъ.

Надо думать, что секретный циркуляръ учителямъ и учительницамъ не былъ единственнымъ документомъ, свидътельствовавшимъ о стремленіи бюрократіи изолировать чиновничество отъ "вреднаго" вліянія политической ссылки.

Преслѣдованія, которымъ подвергались учителя за знакомство съ политиками, не были явленіемъ исключительно присущимъ вѣдомству Министерства Народнаго Просвѣщенія: отъ нихъ не освобождался ни одинъчиновникъ, рѣшавшійся принимать у себя на дому политическихъ. Доносъ, обыскъ, переводъ на другое мѣсто грозилъ въ такомъ случаѣ смѣльчаку, дерзнувшему водить знакомство съ политическимъ "преступникомъ".

Ранней весной, когда еще въ нашихъ широтахъ ничто не обнаруживало ея наступленія, мною былъ полученъ переводъ въ Архангельскъ. Черезъ день я и товарищъ, уѣзжавшій вмѣстѣ со мной, покидали Холмогоры, напутствуемые добрыми пожеланіями холмо-

горскихъ колонистовъ. У околицы насъ встрѣтилъ послѣдній изъ холмогорскихъ товарищей Войцеховскій со всей своей семьей. Дѣти, отецъ и мать махали еще издали красными платками, устроивъ намъ такимъ образомъ неожиданные демонстративные проводы. Эта встрѣча была послѣдней, оставшейся у меня въ памяти отъ Холмогоръ и ихъ колоніи.

Какъ ни тяжела была наша жизнь, отравленная всевозможными лишеніями и ограниченіями, но, покидая Холмогоры, я уносиль съ собой цёлый рядь свътлыхъ воспоминаній о своихъ знакомствахъ и о холмогорской колоніальной жизни. Мнъ предстояло теперь познакомиться съ общирной архангельской колоніей, съ условіями ея жизни и внутренними отношеніями, во многомъ отличными отъ нашихъ уъздныхъ.

## ГЛАВА VII.

Первыя впечативнія отъ Архангельска.—Внвшній видъ города.— Свверная Двина зимой и лівтомъ.— "Вівлыя ночи" крайняго сввера.—Архангельская колонія политическихъ ссыльныхъ, ея численность и составъ.—Колоніальныя собранія.—Исключительное положеніе колоніи города Архангельска.—Ея отношенія къ убздной ссылкъ. Кассовая организація колоніи.— Область ея функцій.

Послѣ Холмогорскаго захолустья, съ его едва замѣтной, чуть пробивавшейся наружу жизнью, съ его бытовой примитивностью и однообразіемъ, Архангельскъ могъ сойти за сѣверную Пальмиру. Конечно, это благопріятное впечатлѣніе складывалось подъ вліяніемъ холмогорскихъ воспоминаній, еще столь свѣжихъ и живыхъ, и потому относительная культурность губернскаго города выдѣлялась рѣзко на темномъ фонѣ уѣздной заброшенной деревушки.

Еще бы! Послѣ пошатнувшихся, кое какъ сколоченныхъ хатенокъ Холмогоръ, послѣ ихъ занесенныхъ глубокимъ снѣгомъ и темныхъ пустынныхъ улицъ я

увидалъ здъсь рядъ правильно тянувшихся "проспектовъ", довольно красивыхъ построекъ и даже керосиновыхъ фонарей. Съ особой почтительностью привътствовалъ я эти послъдніе, ибо они были для меня несомнънными показателями городского благоустройства. Ихъ желтые огоньки давали достаточно свъта, чтобы не сбиться съ дороги и не поломать ногъ на какомъ либо изъ архангельскихъ "проспектовъ". Съ теченіемъ времени я даже узналъ, что въ городъ, помимо керосиновыхъ фонарей, тюрьмы и жандармскаго



Общій видъ гор. Архангельска.

управленія, имѣлся губернскій музей съ довольно значительными зоологической, ботанической и минералогической коллекціями крайняго сѣвера, городская библіотека и читальня, мужская и женская гимназія, средне-техническое и коммерческо-мореходное училище, семинарія и женское епархіальное училище. Наконецъ, какъ портовый и промысловый городъ, ведущій значительную внѣшнюю торговлю, Архангельскъ имѣетъ свою таможню, осеннюю ярмарку, съ десятокъ акціонерныхъ пароходныхъ компаній, торговыхъ конторъ и прочихъ ком-

мерческихъ заведеній. Подъ городомъ и въ немъ самомъ работаютъ лѣсопилки, пивоваренный заводъ и нѣсколько значительныхъ механическихъ мастерскихъ. Помимо пяти, такъ называемыхъ, проспектовъ, —длинныхъ, тянущихся параллельно двинскому берегу улицъ, съ короткими, пересѣкающими ихъ переулками, большой извѣстностью пользуется "нѣмецкая слобода". "Слобода" состоитъ изъ одной улицы съ набережной и считается лучшей частью города. Ея населеніе почти сплошь нѣмецкое. Большинство нѣмцевъ переселилось сюда съ давняго времени изъ прибалтійскаго края, живетъ довольно замкнутой колоніальной жизнью и насчитываетъ въ своей средѣ немало крупныхъ фабрикантовъ и промышленниковъ.

Тамъ и сямъ надъ городомъ сверкаютъ на солнцѣ купола и кресты древнихъ, сотни лѣтъ насчитывающихъ за собою, православныхъ церквей. Есть кирха и костелъ. Торговые интересы иностранныхъ державъ представлены консулами почти всѣхъ западно-европейскихъ странъ. Недалеко отъ города, на островѣ, образованномъ двумя рукавами Сѣверной Двины, расположилось небольшое предмѣстье Соломбала. Помимо огромнаго каменнаго корпуса, только что отстроенной и уже успѣвшей сгорѣть тюрьмы да древней обветшавшей церкви, здѣсь нѣтъ ничего, что могло бы остановить на себѣ вниманіе сѣвернаго путешественника. Улицы застроены небольшими деревянными домами, узки, въ большинствѣ случаевъ не мощены и потому страшно грязны въ осеннюю и весеннюю ростепель.

Въ топографическомъ отношеніи Архангельскъ представляеть узкую, версты на четыре растянувшуюся вдоль двинскаго берега, полосу, на которой живеть его 20-ти тысячное населеніе. Почва дренирована лишь отчасти и преимущественно въ мъстахъ, прилегающихъ къ набережной Съверо-восточной своей стороной городская окраина входить въ болотистую мховую тун-

дру, поросшую однообразнымъ буроватымъ кустарникомъ. Видъ этой необитаемой пустыни, уходящей на сотни верстъ къ Съверному Уралу, далеко не привлекателенъ, — особенно осенью, въ періодъ затяжныхъ холодныхъ дождей и сърыхъ осеннихъ сумерокъ.

Противоположная ей часть города, выходящая на Съверную Двину, расположена въ болъе здоровой, дренированной и мощенной мъстности.

Лучшимъ украшеніемъ Архангельска безспорно явдяется могучая, въчно суровая въ своихъ лътнихъ краскахъ, красавипа Двина. Зимою, когда сила ея темныхъ синихъ волнъ скована двухаршинной толщей ледяного покрова, жизнь на ней замираетъ. Лишь кое гдъ по парчевой, ослъпительно блещущей на солнцъ поверхности ея тянутся, какъ тонкія нити, и уходять въ даль зимнія, проложенныя обозами дороги. Свътовыя тьни и краски, мягкія и неуловимо варьирующія въ тонахъ, ложатся на ея широкую холодную грудь. Розоватый нъжный отблескъ восхода легкимъ, чуть замътнымъ румянцемъ окрашиваетъ ея ровную, безпредъльную гладь. Этотъ полутонъ придаетъ зимнему убору Съверной Двины особенно очаровательный, ласкающій видъ. Въ пасмурный день румянецъ исчезаетъ. Темно синей свинцовой лентой окаймляются края небеснаго горизонта. Матово-бълой, безукоризненно чистой пеленой лежатъ тогда пушистые снъга на всемъ протяжени Двины, —куда только достигаеть человъческій глазь. Безстрастный, безжизненный и все же величественный въ своей суровой красотъ ландшафтъ дикаго съвера!

Точно могучая рука невъдомаго исполина перевернула воздушный, окрашенный въ темную синеву бокалъ и поставила на бълоснъжную скатерть съверныхъ пустынь.

А какое богатство и разнообразіе красокъ являетъ Двина при безоблачномъ солнечномъ заходъзимой. Ни одному художнику пе угнаться за ея свъ-

товыми эфектами. Косые лучи постепенно тухнущаго багрянца легкимъ прикосновеніемъ къ полярнымъ снъгамъ зажигаютъ въ нихъ милліарды алмазовъ на ледяной груди съверной красавицы. Ихъ сказочные огни вспыхивають тамъ и сямъ и далеко на горизонтъ сливаются въ одинъ ровный лиловато-оранжевый свътъ. Глазъ не въритъ, что передъ нимъ однообразная снъжная равнина! Онъ пораженъ ея мягкой фосфорисцирующей красотой. Но по мъръ того, какъ тухнеть и меркнетъ западъ, тухнутъ и гаснутъ огни двинскихъ снъговъ. Темнъе и темнъе набъгаютъ тъни одна за другой и набрасывають свою чуть замътную вуаль на ихъ угасающую поверхность. Прежніе нъжные тоны теряють свой свътлый колорить и становятся стущениве, опредвлениве. Ярко загораются созвъздія сввернаго полушарія. Тихо теплятся ихъ огоньки въ кръпкомъ морозномъ воздухъ. Двина, закутавшись въ сумракъ долгой полярной ночи, уже не привлекаетъ болъе вниманія холодомъ своихъ льдовъ и снъговъ.

Навигація переносить всю торговую жизнь Архангельска на двинскія пристани. За тихимъ и плавнымъ ледоходомъ, на широкой, въ иныхъ мѣстахъ пятиверстной, поверхности рѣки, наступаетъ необыкновенное оживленіе; небольшіе, юркіе пассажирскіе пароходики непрерывно снуютъ между городомъ и Соломбалой, поддерживая между ними сношенія; свистятъ и пѣнятъ воду винтами труженники-буксиры, плавно и медленно, какъ огромная сказочная птица, скользитъ по темнымъ водамъ сѣверная шкуна, распустивъ свои бѣлые, крылатые паруса. Изрѣдка на горизонтѣ появляется огромный остовъ океанскаго парохода, и цѣлый рядъ волнъ бѣжитъ вслѣдъ за нимъ и долго, долго плещется съ шумомъ у берега.

Но все же угрюма и сурова Съверная Двина вълътнюю и весеннюю пору. Въ ея темнобурыхъ неспо-

койныхъ водахъ не отражается ни ласки нъжной весенней природы, ни пышащая красота столь ръдкихъ на далекомъ съверъ звойно-томительныхъ лътнихъ дней. Въчно быстрая, въчно подернутая зыбью или легкой волной, она несетъ массу своихъ холодныхъ, глубокихъ волнъ въ даръ такому же угрюмому и капризному Бълому морю. Скользнетъли яркій, смъющійся лучъ весенняго солнца по зеркалу ея водъ, надвинется ли тяжелая грозовая туча,—Двина неизмънно мрачна и недружелюбно отражаетъ въ себъ то и другое. Тем-



Въ тундряной тайгѣ зимою.

но-желтымъ на солнцѣ и глубоко синимъ, свинцовымъ, свѣтомъ въ пасмурный день ограничивается все разнообразіе ея красокъ. И странно бывало наблюдать рѣзкое, противорѣчивое сочетаніе въ тонахъ двинскихъ окрестностей. Низкіе, зеленые луга далекаго противоположнаго берега, необычно яркая зелень ихъ травъ, залитая такимъ же яркимъ весеннимъ солнцемъ, лазорево-голубой весенній сводъ неба и Двина, нахмуренная, недоброжелательная, не признающая въ своемъ угрюмомъ контрасть никакихъ идиллій природы! —

Такъ иногда въ шаловливой, смѣющейся толпѣ беззаботной молодежи промелькиетъ хмурое лицо неустаннаго труженника жизни и сразу разрушитъ цѣлостность радостнаго впечатлънія.

И все же бывають моменты, когда чело холодной красавицы Двины преображается, становится неузнаваемымъ, прекраснымъ въ мягкости и жизненности его выраженій. Но это - ръдкіе, волшебные моменты! Двина стыдится показывать ихъ нескромному взгляду человъка: ей самой они кажутся страннымъ исключеніемъ, ихъ она скрываетъ въ мерцающемъ свътъ съверной лътней ночи. Только тотъ, кто просиживалъ эти феерическія, сказочно странныя ночи на берегахъ Двины, кто воспринималъ и чувствовалъ въ себъ всъ чудеса "бълой" полярной ночи, когда по выраженію Кнута Гамсуна "все реальное становится нереальнымъ", и человъкъ теряется въ представленіяхъ о времени,-только того могла Двина подарить своей робкой улыбкой, только тому она, нъжась и загораясь стыдливымъ румянцемъ немеркнущаго востока, могла показать, какую глубокую страсть таить она въ себъ, прикрываясь сурово-дикимъ обликомъ.

Два,—три часа ночи. Но ни сумерокъ, ни даже густивуъ тѣней.. Все наполнено какимъ то ровнымъ молочно-бѣлымъ теплымъ воздухомъ, въ которомъ тонутъ далекіе горизонты, и глазъ не можетъ оріентироваться въ пространствѣ. Чувствуешь, что давно наступила глубокая ночь и не можешь въ то же время свыкнуться съ этимъ представленіемъ, съ этимъ непрерывнымъ свѣтомъ, въ которомъ плаваютъ легкія широкія тѣни, въ которомъ висятъ какіе-то волшебные, чуть улавливаемые ухомъзвуки. Плакучія березы, берега рѣки и широкое лоно водъ ея,—все теряетъ рѣзкость своихъ контуровъ, красокъ; кажется, что все то, что видитъ глазъ—не тяжелая матерія, а сгустившійся въ опредѣленныя формы опаловаго цвѣта туманъ.

Мистическая, полная художественной поэзіи картина! Мертвая тишь надъ рѣкой, изрѣдка, развѣ, нарушаемая плескомъ сонной рыбы или заунывнымъ пискомъ серебряной чайки; тихо, беззвучно скользящіе парусники, туманнымъ силуэтомъ вырисовывающіеся на румяномъ востокѣ, и самый востокъ, ни на минуту не тухнущій, играющій мягкими, великолѣпными полутонами... Въ эти часы общаго покоя природы и Двина безмятежно кротка. Въ неподвижномъ лишь мѣстами подернутомъ рябью зеркалѣ ея водъ смотрятся оранжево-розовый востокъ и темнолиловый западъ. Кое гдѣ медленно подымается сѣдой туманъ и ползетъ по ея поверхности; кое гдѣ налетѣвшій порывъ утренняго вѣтерка сморщитъ ровную гладь рѣки и заколышетъ листомъ березы.

Ръ́дки эти часы идиллической гармоніи въ широтахъ крайняго съ́вера! Въ іюльскія "бълыя ночи" рождаются они, и тотъ, кто хотълъ наблюдать ихъ поэзію, ихъ исключительно ръ́дкую для съ́вера прелесть, долженъ былъ провести не одну безсонную ночь у широкихъ водъ Съ́верной Двины.

У насъ, политическихъ невольниковъ дальняго сѣвера, съ представленіемъ объ ея могучихъ силахъ, своеобразной поэзіи, природѣ и жизни, навсегда останется связаннымъ цѣлый рядъ воспоминаній, радостныхъ и печальныхъ,—тѣхъ воспоминаній, которыя у каждаго изъ насъ сохранилъ дневникъ черныхъ дней заточенія: для сколькихъ изъ насъ Двина была освободительницей, сколькихъ спасла она на своихъ темныхъ волнахъ и сколькихъ, наоборотъ, унесла и разбросала по удаленнымъ деревнямъ и селамъ пустынныхъ архангельскихъ уѣздовъ!

Но теперь я оставлю ее въ сторонъ, чтобы заняться изображеніемъ жизни архангельской политической колоніи.

Въ началъ весны 1904 г., когда я перекочевалъ



Архангельская колонія политическихъ ссыльныхъ въ октябрѣ 1904 г.

изъ Холмогоръ въ Архангельскъ, насъ политическихъ насчитывалось около ста человъкъ. Эта цифра постепенно росла, и къ лъту того же года колонія состояла уже изъ 115-120 членовъ. Это былъ ея максимальный по численности составъ. Съ іюля, когда отношенія къ ссылкъ вновь назначеннаго губернатора Бюнтинга ръзко измънились, и принята была тактика разселенія, цифра архангельскихъ колонистовъ замътно редуцировалась. Такимъ образомъ я пережилъ періодъ наибольшаго оживленія, совпадавшаго и обусловливавшагося разнообразіемъ въ составъ и людности колоніи. собой разумъется, что общій характеръ, общій habitus собственно архангельской ссылки во многомъ ръзко отличался отъ таковыхъ холмогорской. Это объяснялось не только иными условіями жизни, въ которой наблюдалось болье разнообразія и свободы, но главнымъ образомъ отличнымъ отъ холомогорскаго составомъ ея членовъ. Въ то время какъ въ Холомогорахъ ссыльные, за исключеніемъ одного, двухъ человъкъ, считались членами двухъ дъйствительныхъ въ Россіи въ то время революціонныхъ партій: соціалдемократической и соціалистовъ-революціонеровъ, въ Архангельскъ вмъстъ съ многочисленностью колоніи новичка поражала та мъшанина въ политическомъ credo, которая каждый разъ ярко обнаруживалась на общихъ собраніяхъ. Здісь были соціалдемократы - ортодоксы и оппортюнисты. Были соціалисты-революціонеры, съ фланкировавшими ихъ радикальными демократами. Было наконецъ представлено и только что начинавшееся тогда либерально-оппозиціонное теченіе цілымъ рядомъ лицъ, высланныхъ по распоряженію Плеве съ разнообразныхъ съвздовъ-техническаго, пироговскаго, изъ работавшихъ въ то время "комитетовъ по нуждамъ сельскаго хозяйства" и изъ наиболе либеральныхъ земскихъ организацій.

Сторонники революціонныхъ партій тонули въ гущъ

оппозиціоннаго либерализма, своей численностью не уступавшаго имъ объимъ, взятымъ вмъстъ. Понятно поэтому, что и численное отношение интеллигенции къ рабочимъ для Архангельска было также исключительнымъ. Политические рабочие, всего 10-15 человъкъ, представляли слишкомъ незначительный проценть по отношенію къ интеллигенціи, и потому архангельская колонія могла считаться колоніей ссыльной интеллигенціи. Всв или почти всв, такъ называемыя, свободныя профессіи им'вли зд'всь своихъ делегатовъ: медицина и юриспруденція, профессура и земство, студенчество и женскіе курсы, педагогика и техника, статистика и даже офицерство значились въ спискахъ "враговъ отечества". Въ эпоху безпощадныхъ преслъдованій Плеве немного надо было сдълать, чтобы въ 24 часа проститься съ родиной. Одинъ предсъдательствовалъ на студенческой сходкъ, другой сказаль гдъ то ръчь, третій быль щитникомъ по дълу объ еврейскомъ погромъ, четвертый по оплошности не успълъ уничтожить какой нибудь листокъ нелегальной литературы, -и вотъ всёхъ ихъ постигла одна и та же участь. Всв они были приз-"врагами отечества" и высланы на долгіе годы въ предълы архангельской губерніи. Поэтому среди такихъ случайныхъ ораторовъ, предсъдателей сходокъ или съвздовъ трудно было встрвтить людей, получившихъ правильное политическое воспитаніе, имъвшихъ за собой годы серьезной революціонной работы и считавшихъ себя убъжденными сторонниками одной изъ революціонныхъ партій. Товарищи, принадлежавшіе къ послідней категоріи, слыли въ ссыльнаго либерализма за людей нетерпимыхъ, узкихъ и ръзкихъ въ своихъ къ нему отношеніяхъ. На собраніяхъ, гдъ встръчалось то и другое направленіе, велись страстные дебаты, приводившіе зачастую къ личнымъ счетамъ, личной непріязни и раздорамъ. Эти столкновенія впосл'вдствій настолько участились

обострились, что созывъ общихъ собраній сталъ д'вломъ крайне затруднительнымъ и почти невозможнымъ. Литературные рефераты на политическія или общественныя темы кончались тъмъ же. Несмотря на это, я встръчалъ многихъ товарищей, совершенно не понимавшихъ происходившей на ихъ глазахъ дифференціаціи колоніи и скорб'ввшихъ объ отсутствіи единенія въ ея сред'в. Здъсь несомъннно смъшивались двъ совершенно другъ отъ друга отличныя стороны дъла. Невозможно было требовать отъ людей, хотя бы и одинаково пострадавшихъ, но совершнно расходившихся въ своихъ убъжденіяхъ, какого либо партійнаю теснаго объединенія. И обратно, отъ нихъ надо было требовать объединенія, основаннаго на общей организаціи ссылки. Какъ бы ни было противоръчиво внутреннее взаимоотношение между членами колоніи, какъ бы ни отличался соціалдемократь въ своемъ программномъ credo отъ либерала или соціалиста-революціонера, но и тотъ, и другой, и третій входили въ составъ одной и той же ссылки, жили при однихъ и тъхъ же исключительныхъ условіяхъ, чувствовали надъ собою, всё безъ исключенія, одинъ и тотъ же гнеть полицейскаго насилія. Въ ссылкъ, какъ и на политической аренъ активной дъятельности слъдовало руководствоваться тъмъ же принципомъ: "врозь идти, вмѣстѣ бить".

Раньше я уже говориль, насколько вредно отзывалось отсутствіе общей организованности архангельской ссылки на жизни всѣхъ политическихъ колоній. Пока ея не было, административное дробленіе и изоляція политической ссылки неуклонно примѣнялись къ ея общинамъ; пока не было сплоченности противъ полицейскихъ репрессій, примѣнялась ихъ тактика, и при томъ по отношенію къ тѣмъ товарищамъ, революціонная чуткость и сознательность которыхъ были наиболѣе воспріимчивы къ административнымъ прижимкамъ. Съ этой точки зрѣнія были безспорно правы тѣ изъ поли-

тическихъ, которые болъли душой, присутствуя на нашихъ бурныхъ литературныхъ турнирахъ. Имъ казалось, что при подобныхъ столкновеніяхъ въ полів чисто теоретическихъ воззръній невозможно было заняться дъломъ общей организаціи. Такой взглядъ былъ неправиленъ, и сама жизнь не разъ показала, что расхожденіе въ чистой теоріи или въ вопросахъ, касавшихся революціонной тактики, уживалось съ относительной солидарностью и замкнутымъ единеніемъ въ тъхъ случаяхъ, когда ссылка замъчала тъ или иныя поползновенія администраціи урѣзать завоеванныя ею уступки и послабленія Къ сожалънію, такое сплоченіе силь бывало явленіемъ временнымъ, вызываемымъ наиболе острыми конфликтами съ полиціей. Въ мирное время организаціи не было, и увзднымъ одиночкамъ, наиболве заинтересованнымъ въ ней, приходилось неръдко молчать и гнуть шею подъ тяжестью мало-по-малу примънявшихся къ нимъ требованій. Въ то же время всё сознавали, что на политической колоніи Архангельска лежала отвътственная роль передъ большинствомъ мелкихъ уфадныхъ группъ. Она вытекала сама собой изъ того сравнительно благопріятнаго положенія, въ которое была поставлена жизнь архангельскихъ ссыльныхъ. Непосредственныя сношенія съ высшей администраціей, позволявшія быстро принимать мфры при самооборонф или защитф интересовъ ссыльныхъ, относительная матеріальная обезпеченность и людность колоніи, наконецъ, возможность получать всв сввдвнія изъ Россіи и двлиться ими со всей губернской ссылкой, —вотъ что заставляло прислушиваться увады къ голосу архангельцевъ и выихъ интересъ къ хроникъ архангельской жизни.

Сверхъ того надо замътить, что связи эти устанавливались исключительно черезъ тюрьму, въ которую до момента выселенія по этапу попадали всѣ безъ исключенія политическіе. Черезъ тюрьму архангельская ко-

лонія завязывала связи съ прибывавшими вновь политическими, справлялась объ ихъ нуждахъ, помогала совътами и указаніями. Такимъ образомъ, люди, уходившіе позднѣе съ этапами въ глубину архангельскихъ уъздовъ, уносили съ собой память и связи съ колоніей г. Архангельска. Итакъ, этапы были какъ бы телеграфной сътью, исходившей изъ нашего города и расходившейся во всѣ уъздные города, села и деревни обширнаго архангельскаго края. Они были единственнымъ средствомъ, позволявшимъ намъ непосредственно и безъ помощи ненадежныхъ услугъ почтоваго сыска узнавать все, что творилось, и чѣмъ жила уъздная ссылка.

Будучи единственнымъ во всей губерніи пунктомъ, соединеннымъ желъзной дорогой съ внутренней Россіей, Архангельскъ имълъ большое преимущество передъ всъми остальными мъстами ссылки. Къ намъ въ первыя руки шла вся корреспонденція и литература, и въ нашихъ же рукахъ концентрировались всв сввдвнія, приходившія изъотдаленнъйшихъ уголковъ края. Ясно, слъдовательно, что будучи привилегированными баловнями своего положенія, мы не должны были ни на минуту забывать о тяжеломъ положеніи товарищей, жившихъ по увздамъ группами и въ одиночку. Привилегіи положенія надо было использовать именно въ этомъ направленіи. Съ этимъ всякій изъ насъ соглашался, но не всякій шелъ дальше благихъ пожеланій и умныхъ разсужденій. Работали, и при томъ работали сильно, неустанно лишь немногіе колонисты. Для администраціи не было тайной, существовала въ эмбріональномъ соу насъ стояніи кассовая организація. Сыскъ не разъ порывался установить ея дъятелей. Производились домашние обыски днемъ и ночью, допрашивались хозяева квартиръ, но вся энергія жандармовъ пропадала напрасно. Между тъмъ, что могло быть естественнъе и невиннъе желанія имъть свою колоніальную кассу въ цъляхъ матеріальной

поддержки нуждавшихся товарищей. Но помимо острой нужды, съ которой приходилось считаться въ рамкахъ нашей собственной общины, кассовая организація была призвана оказывать широкую помощь заключеннымъ, этапникамъ, эмигрантамъ и, сверхъ того, тѣмъ уѣзднымъ колоніямъ, которыя не въ состояніи были существовать своими собственными силами. Не надо забывать, что почти каждый набѣгъ жандармской власти въ уѣзды и обыски, производившіеся ею у политическихъ ссыльныхъ, сопровождались арестомъ одного или нѣсколькихъ товарищей. Трофей полицейской удачи привозился обыкновенно къ намъ въ Архангельскъ и подвергался одиночному заключенію въ мѣстной тюрьмѣ.

## ГЛАВА VIII.

Архангельская тюрьма—Ссылка и обывательскій мірт въ Архангельскь.—Архангельская тюрьма, какт отправной пунктъ утвядных этаповъ.—Этапт на улицахт архангельска.—Столкновенія этаповъ съадминистраціей.—Поддержка архангельской кассой этапниковъ.— "Золотыя времена" архангельской ссылки—Жизненность ссылки поддерживается мъстными революціонными организаціями.—Сфера работы революціонных организацій.

Камеры архангельской тюрьмы, какъ было сказано никогда не пустовали. Ссылка выказывала мало лой-альности, заражая собой соприкасавшійся съ ней обывательскій міръ. О послъднемъ скажу два слова.

Архангельскій обыватель не чуждался такъ сильно политической ссылки, какъ это было въ увздахъ. Архангельскъ былъ какъ бы то ни было губернскимъ городомъ, единственнымъ культурнымъ центромъ на весь обширный районъ губерніи. Не говоря объ архангельской немногочисленной интеллигенціи, ссылка никогда не порывала самыхъ тъсныхъ и дружескихъ отношеній съ учащимся міромъ. Здъсь наблюдалось взаимное

стремленіе узнать и помочь другъ другу. Всѣ лучшіе элементы учащейся молодежи,—наиболѣе развитые, отзывчивые и наблюдательные, имѣли знакомства въ ссылкѣ, брали у насъ книги, занимались въ кружкахъ подъ руководствомъ политическихъ. Полиція и непосредственное начальство среднихъ учебныхъ заведеній знали объ этомъ, но не могли добиться преслѣдованіями желательныхъ результатовъ; имъ мѣшала конспиративность, которой, какъволшебнымъ кругомъ, была ограждена дѣятельность ученическихъ кружковъ и, сверхъ того, многочисленность политической колоніи, благодаря которой закоренѣлые "преступники" умѣли своевременно прятать концы въ воду.

Тъмъ не менъе попытки захватить и локализовать все болъе и болъе расплывавшуюся гангрену революціоннаго зараженія въ обывательскомъ міръ предпринимались не разъ. 1904 годъ быль въ этомъ смыслъ однимъ изъ самыхъ безпокойныхъ для полиціи. Но кто могъ ожидать, что даже въ ея средъ найдутся люди, способные воспринять революціонное ученіе! Приведу здъсь фактъ, произведшій въ нашей колоніи глубокое впечатльніе своей неожиданной, трагической развязкой.

Одинъ изъ архангельскихъ околодочныхъ имѣлъ знакомыхъ въ нашей средѣ. Сперва чисто случайное, знакомство это крѣпло постепенно. Заходя къ товарищамъ, какъ частное лицо, околодочный каждый разъ жаловался на свое тяжелое положеніе.

— Вы мнѣ не вѣрите, не можете вѣрить,—гово рилъ онъ обыкновенно,—какъ тяжело мнѣ носить полицейскій сюртукъ...

Товарищи, не принимая серьезно подобных увъреній, отвъчали на нихъ улыбками; за шутками не замътили, что раздвоеніе въ душъ этого человъка зашло очень далеко, что необходимость до времени числиться по полиціи непрерывно угнетала его и въконцъ концовъ заставила искать выхода въ самоубій-

ствъ. Въ концъ января 1904 г. околодочный надзиратель застрълился.

Въ посмертной запискъ опъ заявлялъ о своемъ ръшеніи, какъ объ единственномъ средствъ избавиться отъ своихъ нравственныхъ мученій.

Среди насъ смерть эта вызвала глубокое сожалѣніе. До послѣдней минуты душевной драмы самоубійцы товарищи не вѣрили въ искренность его увѣреній, — такъ было рѣзко противорѣчіе между обязанностями полицейскаго и совѣстью отрицавшаго ихъ революціонера.

Теперь въ нихъ повърили, но уже было поздно!

Товарищей по службъ въсть о самоубійствъ полицейскаго чиновника сильно озадачила; они сочли его ненормальнымъ служакой, на что имъли конечно полное основаніе.

Прошло всего 3—4 мѣсяца послѣ этого случая, и нормальная полиція рѣшительно начала искоренять крамолу въ Арангельскѣ. Начались обыски и аресты по обывательскимъ квартирамъ.

Забрали нъсколькихъ гимназистокъ, обыскали модную мастерскую г-жи Петровой, квартиру чиновника Цыкорева. Тюрьма снова наполнилась, и функціи нашей колоніальной кассы напряглись до-нельзя.

Сидъвшихъ невозможно было оставить безъ помощи, ибо тюремный режимъ былъ исключительно тяжелъ.

"Тюремныя условія тяжелыя,—писаль одинь изъ заключенныхъ льтомъ 1904 г.—въ камерахъ темно и душно, такъ какъ ньтъ оконъ, а воздухъ и свътъ проникаютъ только черезъ окна въ дверяхъ. Съ тюремнаго двора льются специфическіе казарменные запахи. Гулянье всего ½—1 часъ. Прокуратура настаиваетъ, чтобы тюремное начальство не давало никакихъ послабленій подслъдственнымъ политикамъ даже въ случав ихъ заболъваній".

При такихъ условіяхъ одиночнаго заключенія политическаго, помощь была необходима. Касса, удізляя часть своихъ средствъ на тюремниковъ, зачастую спасала ихъ отъ физическихъ заболіваній.

Еще болъе необходима была помощь кассы тамъ, гдъ ее требовали нужды этапа.

Этапъ на улицахъ Архангельска—явленіе будничное, заурядное. Обыкновенно къ намъ въ Архангельскъ прибывало по два этапа еженедъльно. Каждый разъ ихъ встръчали и провожали до стънъ городской тюрьмы наши колонисты. Зимой и весной 1903—904 гг. этапы были не многочисленны. 3—4 политика тряслись на прыгающихъ старыхъ и обдерганныхъ дрожинахъ. За ними на телъжкъ, допотопной конструкціи, слъдовалъ небогатый скарбъ арестантовъ. Все шествіе окружалъ рядъ штыковъ конвойной команды. Мы, ссыльные "на свободъ", шли по сторонамъ этапа и успъвали за дорогу переговорить о всемъ необходимомъ со вновь прибывшими товарищами.

Лътомъ 1904 г. картина и условія сношеній съ приходившими и уходившими ссыльными ръзко измънинились. Этапы стали учащаться и увеличиваться въ составъ. Война на востокъ и вызванная ею мобилизація въ сибирскихъ мъстахъ ссылки заставили правительство отказаться отъ транспорта политическихъ въ Иркутскую и Якутскую губерніи и вмъсто того направить его на съверъ Европейской Россіи.

Съ этого времени къ намъ стали прибывать товарищи, получившіе 5, 6 и даже 8 лѣтъ ссылки въ Архангельской губерніи. Въ іюлѣ того же 1904 г. этапы приняли такіе размѣры, какихъ раньше не знала архангельская ссылка. Иной разъ численность однихъ только политическихъ достигала 30 и болѣе человѣкъ. Видъ этихъ грандіозныхъ шествій, растягивавшихся на 3—4 квартала, поражалъ зрителя своимъ необычайнымъ характеромъ. Обыватели улицъ, по которымъ, извива-

ясь змѣей, тянулся рядъ людей и громоздкихъ повозокъ, высыпали наружу и смѣшивались съ нашими политическими, шедшими о бокъ съ этапниками. Получалось демонстративное шествіе черезъ весь городъ до пароходной пристани.

Политические ссыльные, какъ я уже говорилъ выше, пользовались при передвижении конными подводами. Однако, администрація не разъ пыталась насиліемъ уничтожить всякія послабленія, и одна изъ такихъ попытокъ кончилась въ май 1904 г. открытымъ сопротивленіемъ политическихъ незаконному распоряженію полиціи.

Утромъ 29 мая изъ тюрьмы должна была проследовать на пароходную пристань группа политическихъ ссыльныхъ въ 12 человъкъ. Тюремное начальство отказалось дать подводы и предложило следовать пешкомъ Политические отказались и категорически заявили, что пъшкомъ они не пойдутъ. Тогда конвой силой вынесъ ихъ на дворъ, не давъ даже захватить съ собой одежду и шляпы. Въ свалкъ былъ серьезно помять одинъ изъ этапниковъ, - человъкъ страшно нервный и особенно сильно реагировавшій на совершенное насиліе. Сцена столкновенія конвоя съ горстью политическихъ была до того дикой и отвратительной, что даже тюремный священникъ вступился за высылаемыхъ и убъдилъ начальника тюрьмы удовлетворить требование политическихъ. Подводы были приведены, и ссыльные, при общихъ протестахъ со стороны собравшихся на ихъ крикъ у тюремныхъ воротъ архангельскихъ политическихъ; были отвезены на двинскую пристань.

Этотъ случай и послъдовавшее вслъдъ за нимъ распоряжение конвою, не допускать въ пути къ этапникамъ архангельскихъ товарищей для передачи имъ денегъ и писемъ, сильно натянули отношения съ администраціей. Послъ вторичнаго столкновения конвоя и товарищей, желавшихъ уже за городомъ передать ухо-



Архангельская колонія политическихъ ссыльныхъ въ октябръ 1905 г.

дившимъ политическимъ деньги, при чемъ солдатами были пущены въ ходъ приклады ружей и грубая ругань, кризисъ казался неизбъжнымъ. Отдъльные протесты на личной аудіенціи у губернатора и общее возбужденіе, охватившее ссылку и извъстное полиціи, принудили однако губернатора отказаться отъ дальнъйшей провокаціи ссылки, и, подъ вліяніемъ соотвътственныхъ распоряженій, сношенія съ этапами стали снова возможными.

Что въ это время переживали люди, работавшіе въ кассѣ, при подобныхъ административныхъ условіяхъ съ одной стороны и при наличности массовыхъ этаповъ съ другой,—трудно представить себѣ человѣку, не стоявшему вблизи этой организаціи.

Товарищи, приходившіе къ намъ на съверъ въ ссылку, стягивались, раньше чёмъ попасть въ Архангельскъ, со всвхъ концовъ Россіи въ московскую центральную пересыльную тюрьму. Здёсь, въ общей камеръ временно заключенныхъ можно было встрътить людей изъ всъхъ дъйствовавшихъ въ Россіи революціонныхъ организацій. Югъ и центръ, западъ и востокъ были представлены невольниками русскаго абсолютизма. Пока продолжалась отправка партіями на съверъ, люди, собранные здъсь, успъвали перезнакомиться между собой за диспутами на животрепещущія темы, выдвинутыя революціонной борьбой съ самодержавіемъ. Съ теченіемъ времени новая волна присылаемыхъ вытъсняла собою сидъвшихъ; послъдніе же подъ военнымъ конвоемъ отправлялись партіями въ губерніи ссылки: Архангельскую, Вологодскую, Вятскую, Олонецкую и частью Пермскую.

Въ 1903—05 гг. правительствомъ былъ открытъ для политической ссылки преимущественно нашъ архангельскій край. Народъ валилъ къ намъ, что называется, валомъ. Большинство вновь прибывавшихъ выселялось непосредственно послъ тюремнаго заключенія. Поло-

женіе такихъ товарищей не рѣдко бывало отчаянно. Человѣкъ, проведшій нѣсколько мѣсяцевъ въ одиночномъ заключеніи, изнервничавшійся и физически изстрадавшійся отъ только что перенесенныхъ имъ лишеній варварскаго тюремнаго режима, не имѣвшій ни средствъ, ни, при наличности послѣднихъ, времени запастись всѣмъ необходимымъ для далекаго и тяжелаго путешествія, принужденъ былъ кочевать, иногда съ семьей, отъ тюрьмы до тюрьмы, пока не достигалъ Архангельска и не попадалъ здѣсь опятв-таки въ тюремную камеру.

Послѣ этого становится понятнымъ, каково приходилось тѣмъ южанамъ, у которыхъ весь багажъ состоялъ изъ легкаго драпового пальто, и которые попадали къ намъ въ суровую зимнюю пору. Ссылаемые рабочіе, крестьяне почти всегда нуждались въ деньгахъ, платьѣ, бѣльѣ. Помню, въ самомъ началѣ весны 1904 г., когда у насъ мела еще мятель, и снѣгъ сугробами лежалъ на скованной морозомъ землѣ, этапомъ пришла партія политическихъ крестьянъ. Всѣ они были обуты въ портянки и лапти, у нѣкоторыхъ не было даже тулупа. Губернаторъ не справился, конечно, была ли у нихъ достаточная одежда и обувь, и упекъ всѣхъ въ отдаленнѣйшія села печорскаго края.

И вотъ, имъ предстояло сдѣлать болѣе 1000 верстъ по глухимъ, едва проходимымъ тропамъ въ пору, когда въ печорскомъ краѣ свирѣпствуетъ зимняя стужа, и ничто не указываетъ на приближеніе весенняго тепла. А они были обуты въ разбитые лапти и одѣты въ рваные зипуны!

Не стану дальше останавливаться на отдъльныхъ эпизодахъ, которыми такъ богата этапная жизнь, полная нужды, лишеній и тяжелыхъ впечатлъній. Чтобы устранить хоть острую нужду этапниковъ, надо было работать безъ отдыха. Собирались деньги, платье и обувь; изъ за какихъ нибудь заношенныхъ брюкъ или

сапогъ людямъ приходилось бѣгать по городу, брать на себя уйму черной, неблагодарной работы. И тѣмъ не менѣе, эти труженики, о которыхъ я всегда вспоминаю съ глубокимъ чувствомъ уваженія и признательности, работали безропотно, энергично, не покладая рукъ. Сами во многомъ нуждаясь, они дѣлали великое дѣло для тѣхъ изъ насъ, которымъ особенно трудно жилось въ многострадальной ссылкѣ.

Этапы не были единственнымъ объектомъ функцій кассовой организаціи. Въ иныхъ случаяхъ требовалась быстрая и значительная матеріальная поддержка для уъздныхъ товарищей, въ средъ которыхъ спорадически возникали форменныя голодовки,

Таковы были общій характерь и объемъ работы, концентрировавшейся вокругь архангельской кассы. Взносы, которые дѣлались въ нее, были значительнѣе, чѣмъ по уѣздамъ, ибо большинство архангельскихъ политическихъ, помимо небольшого казеннаго пайка, добывало себѣ, безъ вѣдома полиціи, платную работу или получало поддержку изъ дома.

Изъ остальныхъ колоніальныхъ учрежденій упомяну о столовой, читальнъ, гдъ получались безплатно почти всъ лучшіе газеты и журналы, и откуда они разсылались въ пользованіе уъзднымъ товарищамъ,— и двухъ столярныхъ мастерскихъ, въ которыхъ работали политики-рабочіе. Благодаря имъ и общимъ, болъе благопріятнымъ условіямъ жизни въ губернскомъ городъ, архангельцы пользовались въ ссылкъ репутаціей привилегированныхъ.

Впрочемъ, золотое время архангельской колоніи и тогда уже принадлежало болѣе къ историческимъ воспоминаніямъ. Они связаны съ именемъ губернатора Энгельгардта, либерально настроеннаго помпадура, мирволившаго жившимъ при немъ политическимъ. Свободнѣе жилось и въ первый годъ назначенія Римскаго-Корсакова. При немъ ссыльнымъ разрѣшалось

выступать въ качествъ лекторовъ, артистовъ, концертантовъ. Сосланный приватъ-доцентъ Петербургскаго Университета М. Ю. Гольштейнъ \*) читалъ тогда съ большимъ успъхомъ курсъ лекцій по химіи, но его профессура была послъдней. Изъ Петербурга послъдовало распоряженіе Плеве изъять изъ общественной жизни Архангельска политическихъ ссыльныхъ и усилить общій надзоръ за ними.

Ссылка молча приняла эти репрессіи. Стали вести замкнутую, кружковую жизнь, собираться у знакомыхь за чтеніемъ рефератовъ, обсужденіемъ обще-колоніальныхъ дѣлъ. Въ промежуткахъ же полиція напоминала намъ о существованіи §§ 18 и 19-го "положенія о полицейскомъ падзоръ" и наносила частые визиты то тому, то другому товарищу.

Возникновеніе около этого времени двухъ соціалдемократическихъ организацій на сѣверѣ: "Архангельскаго Комитета Р. С. Д. Р. П." и "Группы соціалдемократовъ Дальняго Сѣвера" было большимъ сюрпризомъ для архангельскаго сыска. Существованіе двухъ революціонныхъ организацій на крайнемъ сѣверѣ можетъ показаться читателю явленіемъ, искусственно вызваннымъ, обусловленнымъ не наличностью реальныхъ условій, а однимъ желаніемъ революціонеровъ, во что бы то ни стало, создать такія организаціонныя ячейки. Поэтому слѣдуетъ показать, что такой взглядъ на дѣло былъ бы не совсѣмъ правильнымъ.

<sup>\*)</sup> М. Ю. Гольштейнъ убитъ черносотенцами во время манифестаціи въ октябръ 1905 г. Смерть его была ужасна по своей мучительности: его убили кольями, которыми полиція вооружила дикую толну громиль. Въ средъ ссыльныхъ Гольштейнъ пользовался общимъ уваженіемъ и выдавался универсальностью своихъ огромныхъ знаній. Сверхъ того, онъ обладалъ крупнымъ музыкальнымъ талантомъ, позволявшимъ ему наизустъ исполнять многія классическія произведенія лучшихъ композиторовъ: Моцарта, Баха, Бетховена, Рубинштейна и другихъ. Смерть его да падетъ на голову его убійцъ! Въчная память тебъ уважаемый товарищъ!

Несомнънно, что ссылка сама по себъ сдълала очень много въ дълъ пробужденія обширнаго архангельскаго края; но эти результаты невозможно приписывать лишь одной наличности въ его предълахъ значительной массы политически сознательныхъ людей и ихъ вліянію, оставляя безъ вниманія и анализа самый объектъ этого вліянія. Другими словами, историческій очеркъ съверныхъ соціалдемократическихъ организацій необходимо поставить въ тъсную связь съ обзоромъ экономическаго развитія района ихъ дъятельности.

Изъ такого обзора легко можно было бы увидъть, что жизненность и живучесть революціонной бациллы на съверъ въ достаточной степени застрахована замътной эволюціей въ области экономическихъ отношеній.

Утилизація природныхъ богатствъ перестала уже быть хищнической; капитализмъ, заинтересованный въ правильномъ и длительномъ производствѣ, придалъ ей планомѣрный характеръ и вытѣснилъ предшествовавшихъ ему авантюристовъ,—людей быстрой и легкой наживы, достигавшейся на счетъ безмѣрнаго грабежа природы.

Вмъсто прежней массовой, нераціональной порубки прекрасныхъ строевыхъ лъсовъ теперь ведется, если и не образцовое, то все же гарантирующее ихъ отъ полнаго истребленія хозяйство. Вмъсто прежняго транспорта за границу необдъланнаго лъса, теперь отправляется лъсъ въ самыхъ разнообразныхъ формахъ; цълый рядъ паровыхъ и электрическихъ лъсопилокъ пропускаетъ черезъ зубъя своихъ механически-дъйствующихъ пилъ огромныя массы дерева, придавая ему форму досокъ, брусьевъ, драней и мачтъ. Лъсопильные заводы, число которыхъ простирается приблизительно до 20—25, раскиданы по всей Архангельской губ. Значительное количество ихъ расположено въ предмъстъяхъ самого Архангельска, затъмъ въ лъсничествахъ

Поморья, въ Печорскомъ крав и въ сосвднихъ Мезенскомъ и Онежскомъ увздахъ. Иные изъ нихъ стягивають большія массы рабочихъ, особенно въ лѣтнюю пору, когда начинается сплавка готоваго и обдѣлка на зиму сырого лѣса. Рабочіе приходятъ сюда партіями изъ Петербургской, Вологодской и Олонецкой губерній и нанимаются либо на лѣсопилки, либо на рыбные промыслы.

Условія работы всей этой временной массы законтрактованных на сезонъ рабочихъ очень тяжелыя. Ничтожная заработная плата при продолжительномъ рабочемъ днѣ, — работаютъ 17—18 часовъ, — грубое обращеніе хозяевъ и мастеровъ, невѣроятныя гигіеническія условія, почти полное отсутствіе фабричнаго надзора въ промышленныхъ предпріятіяхъ и полное на промыслахъ, — предоставляютъ полную свободу предпринимательской эксплуатаціи темныхъ рабочихъ массъ.

Для характеристики этихъ общихъ положеній приведу нѣсколько примѣровъ отеческаго попеченія г.г. капиталистовъ къ занятымъ на ихъ предпріятіяхъ рабочимъ.

"На архангельскихъ лѣсопилкахъ, разсказывалъ рабочій хорошо ознакомленный съ условіями работы, рабочихъ давятъ, жмутъ, грабятъ, издѣваются надъ ними, уничтожаютъ ихъ человѣческое достоинство. На лѣсопильномъ заводѣ Кыркаловыхъ донимаютъ "дисциплиной". Не снялъ шапки рабочій, —расчетъ; сказалъ противное слово — расчетъ; на судѣ не далъ ложнаго показанія въ пользу хозяина —расчетъ. Штрафами донимаютъ за пустяки.

Рабочіе говорять про хозяина, что "если днемъ и ночью обошель заводъ и биржу, то "заработалъ" штрафами рублей 10, а то и больше".

На заводъ удъльнаго въдомства былъ такой случай: "Слесарь Бернадскій, находясь въ ночномъ дежурствъ, заснулъ на площадкъ сверлильнаго станка. Въ

это время зашелъ помощникъ мастера и, чтобы разбудить заснувшаго отъ утомленія рабочаго, наставилъ ему сверло въ бокъ, спустилъ станокъ съ "самоходомъ", а самъ удалился изъ мастерской, въ которой помимо Бернадского никого не было. Сверло начало идти внизъ, уже закрутило блузу рабочаго и коснулось тъла.

Раздался крикъ рабочаго.

Благодаря опытности ему удалось моментально свернуться со станка. Минута оплошности и холодная сталь просверлила бы тъло рабочаго"....

Таковы факты, таковы условія, въ которыя поставлена жизнь многихъ тысячъ архангельскихъ рабочихъ.

Естественно, что тамъ, гдѣ промышленный капиталъ свирѣпствуетъ съ особой разнузданностью, гдѣ его ежевыми рукавицами выжимаются огромные дивиденды, гдѣ эти дивиденды покупаются цѣной прижимокъ и грабежа рабочихъ, тамъ естественно возникновеніе рабочей организаціи, тамъ возможна ея широкая плодотворная работа въ воспріимчивой рабочей массѣ, пропитанной озлобленіемъ и ненавистью къ промышленному капиталу.

Тотъ же выводъ относится и къ ръчнымъ и морскимъ рыбнымъ промысламъ Архангельской губерніи.

Ловъ трески, семги, пикшуя, сельди и прочей съверной рыбы, бой акулъ и тюленей занимають массу рабочихъ рукъ съ самаго начала навигаціи до глубокой осени. Въ августъ многочисленныя пристани Архангельска представляють собою огромные склады заквашенной трески. Тысячи тресковыхъ бочекъ выгружаются и грузятся на океанскіе корабли и увозятся въ Прибалтійскій край, Петербургъ, за границу. Невыносимое зловоніе отъ этой, начинающей "кваситься" рыбы распространяется по всей Двинъ, и въ этой то атмосферъ съ ранняго утра и до поздней ночи работають промысловые рабочіе, грузчики, крючнюки и другіе портовые рабочіе.

Наконецъ, къ собственно городскому пролетаріату принадлежатъ помимо портовыхъ рабочихъ, рабочіе механическихъ и пивоваренныхъ заводовъ, Двинскаго пароходства, цеховые мастеровые и мелкіе ремесленники. Лѣтомъ городъ имѣетъ видъ чисто рабочаго центра сѣвера: въ рабочей массѣ, преобладающей по численности, незамѣтны остальные слои населенія.

Послѣ этого краткаго очерка архангельской промышленности читателю станетъ ясно, что для размаха работы "Архангельскаго комитета Р. С. Д. П." имѣлось достаточно широкое поле, и что объ искусственности его нарожденія не могло быть рѣчи.

Самодержавіе, защемленное въ тискахъ русскаго капитализма, искало для поселенія своихъ плівныхъ враговъ безлюдныхъ, холодныхъ пустынь и нашло ихъ у береговъ Ледовитаго океана. Ихъ безжизненностью оно думало убить въ нихъ силу духа и революціонной борьбы. Но его расчеты не оправдались. Капитализмъ, укръпившись въ центральной Россіи, проникъ и въ ея съверныя окраины; капитализмъ, вызвавшій на арену революціонной борьбы въ Россіи сознательныя силы соціальдемократическаго пролетаріата, отдаль въ плінь самодержавію сотни его работниковъ. Но, проникнувъ въ пустыни съверныхъ широтъ, онъ снова далъ возможность многимъ изъ ТИХЪ вступить активными работниками въ ряды соціальдемократіи и тъмъ самымъ разрушилъ расчеты абсолютизма, дикостью архангельскихъ тундръ и лъсовъ надъявшагося "исправить" русскаго революціонера.

Надежды превратились въ разбитыя мечты, и тогда, снова открылась борьба, но уже борьба царизма со ссылкой,—борьба, которой онъ никакъ не ожидалъ со стороны имъ же плъненныхъ.

## ГЛАВА ІХ.

Попытки жандармеріи терроризировать ссылку.—Ея ночные набъги.—Насилія, чинимыя ею при арестахъ и обыскахъ.—Арестъ Ю. Г. Кока.—Арестъ и высылка Давидова и Айзенштадта.—Якутская исторія и ея отраженіе въ жизни архангельской ссылки.— Исторія Н. Ф. Насимовича.—Его арестъ, бъгство, повторный арестъ и эмиграція.

Жандармерія, догадываясь, что архангельскія революціонныя организаціи питаеть отчасти ссылка, не знала покоя.

Непрерывные набъги въ уъздъ, аресты, заключенія въ тюрьмы не прекращались. Обыски въ самомъ Архангельскъ на квартирахъ политическихъ и обывателей говорили намъ, что полиція серьезно намърена была бороться съ ссыльной крамолой. Лътомъ жандармскіе выъзды много терпъли въ своей конспиративности; негаснувшій свътъ полярной ночи всякій разъ позволялъ намъ еще издали наблюдать маневрированія синей "эскадры". Объ этомъ съ быстротой молніи узнавала вся колонія и готовилась встрътить дорогихъ гостей.

Дикость этихъ набъговъ не знала границъ. Прівхавъ однажды на квартиру къ политическому А. А. Поддубному и не заставъ въ ней никого, жандармы выломали окно, проникли черезъ него въ комнату и учинили настоящій погромъ въ квартиръ. Черезъ полчаса послъ исчезновенія "эскадры", возвратился хозяинъ квартиры. Настежъ открытыя двери и окна, перерытые столы, корзины, разбросанныя всюду бумаги наполнили хозяйское сердце смятеніемъ. "Воры!"—была первая мысль; но поверхностный осмотръ несложнаго имущества не обнаружилъ пропажи чего либо и открылъ истинный смыслъ происшедшаго.

Въ ту же ночь и въ тотъ же часъ второй крейсерскій отрядъ неусыпно бдившей жандармеріи вломился

на квартиру политическаго Экка. Послѣдній потреботаль предписанія отъ прокурорскаго надзора \*). Ему заявили, что "мы и безъ предписаній обыски умѣемъ дѣлать". Протесты не помогли, и тогда Экку ничего больше не оставалось дѣлать, какъ оставить квартиру, чтобы не присутствовать на обыскѣ. Но при выходѣ изъ комнаты его схватили, силой усадили на стулъ, приставили по бокамъ двухъ дюжихъ унтеровъ и такимъ образомъ, въ присутствіи хозяина квартиры, до конца довели обыскъ. Уже сидя на стулѣ, Эккъ иытался громкимъ крикомъ о помощи созвать народъ съ улицы, чтобы разстроить конспиративность обыска, но была поздняя ночь, и обыватели спали крѣпкимъ сномъ.

Жалобы прокатуръ оставались всегда безъ послъдствій. Бывали случаи, когда даже избіеніе арестованнаго политическаго заслуживало одобренія начальства, и когда на протесты избитаго отвъчали гнуснымъ глумленіемъ. Такъ было съ пинежскимъ политическимъ Ю. Г. Кокъ, арестованнымъ въ концъ іюня и увезеннымъ затъмъ въ архангельскую тюрьму. Въ его квартиръ въ ночь съ 15-го на 16-ое пьяной ватагой полицейскихъ былъ произведенъ обыскъ. Гдъ то въ книгахъ нашли завалявшійся листокъ прокламаціи, писанный гектографскими чернилами. Этого было достаточно, чтобы установить государственное преступление въ Пинегъ. Черезъ 10 дней, 26-го, Кокъ, по телеграммъ изъ Архангельска, быль арестовань, при чемь аресть быль произведенъ такъ внезапно, что ему не дали надъть даже пальто и, не обращая вниманія на холодную погоду, повезли въ одномъ пиджакв на лошадяхъ въ

<sup>\*)</sup> При жандармскихъ обыскахъ политическій ссыльный имѣлъ право требовать отъ чиновъ жандармскаго въдомства, производившихъ обыскъ, предписанія прокурорскаго надзора. Этимъ они отличались отъ полицейскихъ обысковъ, при которыхъ полиція совершенно свободна отъ распоряженій свыше.

Архангельскъ. Дорогой, въ теченіе чуть не полутора сутокъ, ему удалось выпить лишь стаканъ чая съ хлѣбомъ. На другой день привезли въ Холмогоры. Было раннее утро, и исправникъ еще спалъ; полиція не осмѣлилась нарушить сна начальства и временно предложила Коку перейти въ арестное помѣщеніе при нолицейскомъ управленіи. Кокъ наотрѣзъ отказался и требовалъ, что бы его пріѣздъ немедленно былъ доложенъ исправнику. Вмѣсто того городовые привели девять холмогорскихъ крестьянъ и натравили на привезеннаго. Произошла драка. Кока въ концѣ концовъ довольно сильно избили, свалили на землю, связали и въ такомъ видѣ внесли въ кордегардію. Во время свалки его обручальное кольцо было сорвано и досталось въ награду одному изъ насильниковъ.

Избитаго, голоднаго и раздътаго, угнетеннаго нравственно отъ пережитаго Ю. Г. Кока свора дикихъ разбойниковъ привезла 27-го въ Архангельскъ и передала въ руки тюремной администраціи. Въ темной, зловонной камеръ онъ долженъ былъ найдти успокоеніе отъ всъхъ тъхъ мукъ и издъвательствъ, которымъ онъ подвергался въ теченіе 1½ сутокъ!

Отмъчу здъсь еще два столкновенія съ полиціей, разыгравшихся въ самомъ Архангельскъ, на почвъ выселенія политическихъ въ уъзды,

Въ архангельской колоніи жилъ временно политическій ссыльный Давидовъ—еврей, плохо понимавшій по-русски. Еще въ февралѣ онъ долженъ былъ ѣхать въ Онегу, но по разнымъ причинамъ:—беременность жены, потомъ роды,—губернаторъ все откладывалъ да откладывалъ его высылку. Наконецъ, въ началѣ мая губернаторъ рѣшительно потребовалъ, чтобы Давидовъ поскорѣе собрался въ путь. Давидовъ же снова подъ разными предлогами оттягивалъ свой отъѣздъ; отказывался подписывать повѣстки о вызовѣ въ полицейское управленіе, бѣгалъ отъ носившихъ повѣстки городо-

выхъ и т. д. Тогда губернаторъ предписалъ полиціймейстеру—обязать Давидова вывхать со следующимъ пароходомъ, а въ случав отказа отправить его этапнымъ порядкомъ.

Давидовъ выслушалъ распоряжение и потребовалъ, чтобы ему выдали деньги на проъздъ. Полиціймейстеръ отвътилъ, что денегъ выдать не можетъ, а можетъ лишь, въ случать отказа Давидова такать на свой счетъ, отправить его этапнымъ порядкомъ.

- "Что же мнъ дълать, спросилъ Давидовъ, если я не найду денегъ и пожелаю ъхать по этапу?
- "Явитесь наканунъ отхода парохода ко мнъ, а я отправлю васъ въ тюрьму,—послъдовалъ отвъть полиціймейстера.

Богъ въсть, почему и какъ, но только между полиціймейстеромъ и Давидовымъ произошло такое недоразумъніе.

Наканунъ отхода парохода Давидовъ явился въ полицейское управленіе. Полиціймейстеръ, думая, что онъ ръшился идти по этапу, хотълъ отправить его въ тюрьму. Давидовъ же сталъ что то кричать о деньгахъ на провздъ и идти въ тюрьму отказался. Тогда полиціймейстеръ вызываетъ городовыхъ и приказываетъ взять Давидова силой. Тотъ разбиваетъ лампу, кричитъ: "долой полицію! долой самодержавіе!" и сопротивляется городовымъ. Городовые безъ побоевъ, но ръшительно берутъ Давидова, выносять на извозчика и везуть въ тюрьму. Дорогой арестованный все время кричить: "долой самодержавіе!" и зоветь на помощь. На Троицкомъ проспектъ было въ это время много публики, но ни одного политическаго. Только уже у самой тюрьмы политическая Е. К. Чеховская увидъла Давидова и немедленно отправилась къ губернатору.

День былъ неприсутственный, но губернаторъ все же принялъ Чеховскую и, послъ объясненій, предложилъ, чтобы Давидовъ, если хочетъ ъхать по проходному свидътельству, написаль объ этомъ соотвътственное заявление и извинился за учинение скандала въ присутственномъ мъстъ,—иначе его отправять по этапу.

— Въдь Давидовъ кричалъ: "долой самодержавіе!" Я не хочу создавать изъ этого скандала дъло, но не могу также косвеннымъ образомъ потворствовать этому...,—такъ объяснялъ губернаторъ свое требованіе.

На колоніальномъ собраніи въ тотъ же день было много споровъ. Одинъ товарищъ заявилъ, что преклоняется предъ геройствомъ Давидова и, когда колонія отказалась принять рѣшительныя мѣры къ освобожденію Давидова, вышелъ изъ колоніи. Его примѣру послѣдовали два другихъ, когда ихъ предложеніе—вооруженнымъ нападеніемъ отбить Давидова—было отклонено собраніемъ. Собраніе велось крайне непослѣдовательно, и въ концѣ концовъ политическіе разошлись, не принявъ никакого опредѣленнаго рѣшенія.

Второй случай произошелъ съ политическимъ И. М. Айзенштатомъ. Айзенштатъ былъ переведенъ въ Архангельскъ изъ Шенкурскаго уъзда на одинъ мъсяцъ. Мъсяцъ прошелъ, дана была и тоже прошла отсрочка.

Губернаторъ вызываетъ Айзенштата и требуетъ немедленнаго отъвзда въ Холмогоры.

- Я отсюда не поъду,—категорически заявляеть Айзенштать.
- Въ такомъ случав я вышлю васъ этапнымъ порядкомъ.

Губернаторъ увхалъ въ Петербургъ. Въ управленіе губерніей вступилъ Ушаковъ и отдалъ полиціймейстеру приказъ о высылкъ Айзенштата. Полиція вызвала его въ полицейское управленіе, чтобы арестовать. Между Айзенштатомъ и помощникомъ полиціймейстера произошло бурное объясненіе, Когда послъдній, крича, приблизился къ нему слишкомъ близко, Айзенштатъ схватилъ его за грудь и съ силой отбросилъ къ печи.

Помощникъ полиційместера, сильно ударившись головой, зоветь на помощь городовыхъ и велитъ имъ связать Айзенштата. Нѣсколько моментовъ городовые въ неръшительности переглядываются между собою, но затъмъ, ободренные руганью начальника, набрасываются на Айзенштата. Завязывается борьба. Айзенштатъ связанъ, руки скручены назадъ, ротъ заткнутъ полотенцемъ; въ такомъ видъ его везутъ въ тюрьму.

Покойный привать - доценть М. Ю. Гольштейнъ сейчась же отправляется къ Ушакову. Тотъ извиняется, что по его оплошности,—приказъ о высылкъ былъ составленъ небрежно, — произошла такая печальная исторія и немедленно освобождаетъ Айзенштата изъ тюрьмы на поруки Гольштейна съ тъмъ, чтобы Айзенштатъ выъхалъ въ Холмогоры черезъ два или три дня.

Инциндентъ этотъ вызвалъ два колоніальныхъ собранія.

На первомъ была намъчена и передана комиссіи для окончательной формировки резолюція изъ слъдующихъ двухъ пунктовъ:

- 1) Отнынъ никто не долженъ являться въ полицейское управленіе по вызову полиціи; полиція же по всъмъ дъламъ должна обращаться къ лицу, выбранному колоніей и
- 2) въ случав насильственныхъ мвръ со стороны полиціи, всв и каждый отввчають силой.

Предполагалось отправить эту резолюцію губернатору, но на второмъ собраніи возникли споры о второмъ пунктъ, и онъ былъ отмъненъ, а резолюція въвиду нъкоторыхъ соображеній была задержана и не дошла по своему назначенію.

Весна 1904 года прошла вообще неспокойно.

Рядъ арестовъ въ уъздахъ, переводовъ за "слишкомъ большой интересъ къ общественной жизни \*)", много-

<sup>\*)</sup> Такъ формулировалъ губ. Бюнтингъ причину перевода политическаго К. И. Покровскаго изъ Архангельска въ г. Кемь.

численные побъги изъ ссылки, державшіе насъ въ напряженномъ состояніи, наконецъ первая въсть о кровавой борьбъ якутскихъ товарищей въ "Романовкъ" и убійство политическимъ Минскимъ конвойнаго офицера Сикорскаго въ Сибири, -- все это сильно волновало архангельскую ссылку. Ужасныя минуты переживались по получении свъдъній отъ боровшихся якутскихъ товарищей. Мы хорошо представляли себъ положение "романовцевъ", мы предвидъли неминуемый кровавый исходъ ихъ трагической борьбы, и многіе изъ насъ готовы были поддержать ихъ, выставивъ администраціи свои требованія. Но якутянъ отділяли отъ насъ тысячи и тысячи верстъ, и организованная солидарность съ ними не мало потеряла бы въ своей силъ благодаря разобщенности. Резолюціи же, въ которыхъ привътствовалось мужество и стойкость сибирскихъ товарищей и выражалось негодование абсолютистскому правительству, были слишкомъ слабымъ отзвукомъ въ такую минуту. Нъсколько разъ устраивались собранія на Двинъ. Въ колоніи было нъсколько лодокъ, и всякій разъ, когда не находилось подходящаго крытаго пом'вщенія, мы распред'вляли товарищей по лодкамъ и вывзжали всей флотиліей на несколько версть внизъ или вверхъ по Двинъ, чтобы обсудить стоявшій на очереди вопросъ и принять то или другое ръшеніе. Якутская исторія была точно также вв рена конспиративности молчаливыхъ двинскихъ волнъ; качаясь въ ладьяхъ на ея сумрачныхъ водахъ, мы могли быть увърены, что ни одно постороннее ухо не подслушаетъ нашихъ свободныхъ ръчей.

Вмъстъ съ Архангельскомъ и уъздныя колоніи подняли голосъ въ защиту страдавшихъ якутянъ. Мезень, Онега, Пинега распространяли въ массахъ свои ръзкія, принятыя за подписями резолюціи.

Одновременно съ якутскимъ протестомъ, ссылка съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдила за ходомъ дѣла политическаго Н. Ф. Насимовича.

Н. Ф. Насимовичь, бывшій на волѣ народнымъ учителемъ въ Костромской губерніи, былъ привезенъ въ ссылку по дѣлу костромской соціальдемократической организаціи. 5-го марта онъ былъ вызванъ въ Архангельское уѣздное по воинскимъ дѣламъ присутствіе для медицинскаго освидѣтельствованія. Врачебная комиссія признала его годнымъ къ военной службѣ, послѣ чего ему было предложено принять присягу. Насимовичъ, прочтя текстъ присяги, категорически отъ нея отказался. Военное начальство не было подготовлено къ такому повороту дѣла и въ первое время растерялось.

Насимовича арестовали и перевели въ дисциплинарный баталіонъ. Жандармская власть все время сносилась съ Петербургомъ по телеграфу. 7-го Насимовичъ былъ вызванъ подъ военной охраной для допроса въ жандармское управленіе и сдѣлалъ здѣсь слѣдующее письменное заявленіе:

"Не могу дать клятвы служить върой и правдой царю, котораго считаю злъйшимъ врагомъ русскаго народа. Заявляя это, я руководствуюсь слъдующимъ по глубокому моему убъжденію, всъ ненормальности существующаго строя—безправіе рабочихъ, полный произволъ капиталистовъ, забитость народа и его невъжество, усиленно поддерживаемыя полиціей и духовенствомъ, угнетеніе личности интеллигентнаго человъка и т. д.—всъ эти ненормальности объясняются прежде всего существованіемъ у насъ самодержавнаго образа правленія, только съ уничтоженіемъ котораго и съ полученіемъ политической свободы можно будетъ добиться улучшенія и коренного измъненія всего соціальнаго строя на началахъ равенства, братства, свободы".

Послъ этого заявленія надзоръ за арестованнымъ Насимовичемъ еще болъе усилили. Но отправившись какъ то въ городъ въ сопровождении конвойнаго солдата, онъ зашелъ на квартиру къ политическому ссыльному и оттуда скрылся. Конвойный прождаль его до 10 часовъ вечера и только тогда сообразилъ, что арестанть, отданный подъ его стражу, сбъжаль съ квартиры. Онъ бросился къ ротному командиру, тотъ поднялъ тревогу въ полиціи, и тогда начались такіе обыски, какихъ еще до твхъ поръ не видалъ Архангельскъ. Шарили рфшительно всюду и у всфхъ; въ сыскъ принимали участіе не только полиція и жандармы, но и патрули военнаго гарнизона подъ руководствомъ околодочныхъ надзирателей. Ходили по квартирамъ, службамъ, залъзали въ ледники и даже свалочныя ямы, думая здёсь открыть бёглеца. Черезъ нёсколько дней все успокоилось. Усилія полиціи были перенесены за периферію Архангельска и сосредоточились на узлахъ желъзныхъ дорогъ. Дъйствительно, спустя мъсяцъ съ небольшимъ послъ бъгства Насимовича, въ колоніи разнесся слухъ, что Насимовичъ арестованъ не вдалекъ отъ Вильно, и его везутъ обратно въ Архангельскъ. Слухъ этотъ вскоръ подтвердился. Черезъ нѣсколько дней онъ снова маршировалъ подъ сильнымъ конвоемъ по улицамъ Архангельска. Позднье мы узнали съ его словъ, что дорогой на свверъ онъ еще разъ пытался бъжать и, не доъзжая станціи Исакогорки, гдф пофадъ идетъ не большой скоростью, спрыгнулъ съ площадки вагона. Это было однако тотчасъ замъчено, поъздъ остановили, и Насимовичъ снова былъ взять подъ стражу.

По прибытіи въ Архангельскъ, онъ былъ заключенъ въ казарменный карцеръ, у котораго былъ установленъ постоянный караулъ. Карцеръ этотъ представлялъ собою темный, совершенно лишенный свъта каменный ящикъ, узкій и длинный со спертымъ, нездоровымъ воздухомъ.

Мало того, съ заключеннаго были сняты сапоги, чтобы отнять у него всякую возможность къ повторному побъгу. Прогулки и отлучки въ городъ отмънены. Свиданія не допускались. Въ такомъ тяжеломъ положеніи Насимовичъ провель около мъсяца. Въ концъ мая его наконецъ перевели въ свътлый карцеръ; 3-го мая на допросъ ему было предъявлено обвиненіе по ст. 252-й Уложенія о наказаніяхъ\*), на которое онъ отвъчаль слъдующимъ письменнымъ показаніемъ:

"Виновнымъ себя въ предъявленномъ обвиненіи по статьи 252-ой Ул. о наказ. въ ея полномъ видъ не признаю: виновнымъ (съ юридической точки зрѣнія) считаю себя лишь въ порицаніи (публичномъ и ръзкомъ) существующаго образа правленія. Что же касается выраженнаго мною мнвнія, "оскорбительнаго по своей формв и относящагося непосредственно къ управленію верховному", -то заявляю, что нанести своимъ мнвніемъоскорбленіе верховному управленію я отнюдь не имъльвъ виду, высказавъ лишь то убъжденіе о существующемъ стров, какое считаю продуманнымъ. Ръзкая же форма выраженія этого мнънія, которой я не отрицаю, является продуктомъ той поспъшности, съ которой мнъ пришлось формулировать свое мнвніе, ибо предложеніе о принятіи присяги именно въ данный моментъ было мною совершенно не предвидъно. Повторяю, что никакое нанесеніе оскорбленія верховному управленію въ мои задачи не входило и оскорблять его, т. е. представителей, я не имъю ни малъйшаго желанія: достаточно того, что управленіе это и его выразителей я считаю и публично объявляю врагами русскаго народа и своими личными; а оскорблять своихъ злъйшихъ вра-

<sup>\*)</sup> Каторжныя работы отъ 4-6 лътъ.

говъ я не имъю обыкновенія: я съ ними борюсь и-только".

Этому дѣлу однако не суждено было и на этотъ разъ кончиться осужденіемъ на каторгу. Насимовичъ опять исчезъ и исчезъ теперь уже безвозвратно. Неутомимый и рѣшительный борецъ за свободу съумѣлъ завоевать ее себѣ даже тамъ, гдѣ, казалось, толстыя каменныя стѣны казарменнаго карцера не сулили ему ничего, кромѣ тяжелой неволи. Но ничтожный кусокъ стальной пилы, находчивость и умѣлость, энергія и сила воли опрокинули всякія преграды и дали свободу заключенному.

Насимовичь выпилиль лобзикомъ оконную рѣшетку и вечеромъ бѣжалъ изъ тюрьмы. Остальное додѣлали наше гостепріимство и покровъ темной пасмурной ночи.

Полиція на этотъ разъ почти бездъйствовала; надо думать, что послъ третьяго побъга у ней опустились руки,—все равно де такого мастера ни тюрьмой, ни каторгой не исправишь. Черезъ недъли полторы Насимовичъ прислалъ письмо въ Архангельскъ изъ свободной Швейцаріи. Мы облегченно вздохнули: каторжникъ былъ спасенъ!

## ГЛАВА Х.

Освобожденіе изъ Шлиссельбургской тюрьмы В. Н Фигнерь.—Ея прівздъ въ Архангельскъ.—Отношеніе колоніи архангельскихъ политическихъ къ ея прівзду.—Временное заключеніе В. Н. Фигнеръ въ архангельской тюрьмъ. Высылка въ с. Ненаксу, Холмогорскаго у.—Два слова о Шлиссельбургъ.— Воспоминанія В. Н. Фигнеръ о шлиссельбуржцахъ.—Состояніе здоровья Фигнеръ по выходъ изъ тюрьмы.—Переводъ Фигнеръ въ Казанскую губернію и проводы ея архангельской колоніей.

Осенью, въ первой половинъ октября 1904 г. къ намъ въ Архангельскъ привезли освобожденную изъ Шлиссельбургской тюрьмы, послъ 22 лътняго заключенія, В. Н. Фигнеръ.

Прівздъ ея быль обставленъ полиціей настолько конспиративно, что колонія узнала о немъ только тогда, когда Фигнеръ была перевезена и посажена въ тюрьму. Лишь къ вечеру этого дня колоніи стало извъстно, кого таять въ себъ каменныя стъны архангельской тюрьмы. Было созвано общее собраніе съ цълью выръшить вопросъ, какъ намъ отнестись къ прівзду Фигнеръ. Собраніе было бурнымъ и завершилось демонстративнымъ уходомъ части политическихъ, настанвавшихъ на предложеніи ознаменовать освобожденіе Фигнеръ демонстраціей съ лозунгомъ: "долой Шлиссельбургъ!".

Болъе умъренные, считавшие демонстрацию не умъстной и "вредной для здоровья Въры Николаевны" удовлетворились поднесеніемъ адреса и букета цвътовъ отъ архангельской колоніи. Сверхъ того было ръшено открыто протестовать, если бы послъдовало распоряжение о выселении Фигнеръ въ одинъ изъ глухихъ поселковъ отдаленныхъ архангельскихъ увздовъ. Это было тъмъ болъе необходимо, что здоровье ея послъ продолжительнаго тюремнаго заключенія требовало хорошаго ухода и постоянной медицинской помощи. А этого-то повидимому и не находило нужнымъ правительство; послъ 22 лътияго заключенія оно продолжало преслъдовать своего врага, ни на минуту не выпуская его изъ своихъ рукъ; оно продолжало по прежнему свою истребительную работу: вывезши Фигнеръ изъ Петербурга, жандармы тайно привезли ее въ Архангельскъ и снова заключили въ мрачную тюремную камеру, чтобы въ подходящій моментъ увезти ее на въчное поселеніе въ дикую глушь Мезенскаго или Печерскаго убздовъ. За 22 годами тюремныхъ ужасовъ должны были неступить долгіе годы въчнаго поселенія! Тотъ, кто знакомъ съ условіями жизни въ восточныхъ убздахъ Архангельской губерніи, кто знаетъ, съ какими лишеніями сопряжена она, какая мертвящая



В. Н. Фигнеръ въ средъ архангельскихъ политическихъ ссыльныхъ.

I) В. Н. Фигнеръ.

II) М. Ю. Гольштейнъ.

глушь охватываеть ихъ поселенца, заставляя его довольствоваться примитивнвишими, часто совершенно недостаточными для самого физическаго существованія условіями жизни, тоть можеть себ'я представить, что ожидало больную цынгой и ревматизмомъ Фигнеръ на мъстъ ея въчнаго поселенія. Но еще до перевзда въ эти "каторжныя норы", она должна была провести нъкоторое время въ камеръ архангельской тюрьмы: осенняя распутица превращала всв дороги и тропы увздовъ въ сплошную болотную топь и двлала невозможнымъ немедленный отъвздъ изъ Архангельска. Надо было ждать первыхъ кръпкихъ заморозковъ и саннаго пути; но могло пройти до того времени еще  $2-2^{1}/_{2}$  мѣсяца, а администрація не соглашалась выпустить Фигнеръ изъ тюрьмы подъ надзоръ архангельской полиціи. Съ колоніей никакихъ сношеній не разръшалось; въ планы администраціи входило, между прочимъ, и въ ссылкъ изолировать Фигнеръ отъ соприкосновенія съ политическими ссыльными, и съ этой цълью надо было выбрать такой пункть жительства, гдъ не было еще ни одного политическаго ссыльнаго.

Итакъ, ни товарищей, ни медицинской помощи, ни сносныхъ условій жизни—вотъ прерогативы, которыя правительство предписало ввести архангельской администраціи въ бытъ В. Н. Фигнеръ. Ссылка ждала со дня на день окончательнаго приговора надъ своимъ старъйшиной. Губернаторъ Бюнтингъ, подъ вліяніемъ настоятельныхъ просьбъ сестры Въры Николаевны и, въроятно, извъстной ему резолюціи архангельскихъ политическихъ, колебался. Нъсколько дней ушло на сношенія съ Петербургомъ. Наконецъ Святополкъ-Мирскій уступилъ, и Фигнеръ была "помилована": ей назначили с. Ненаксу, лежащее отъ Архангельска верстахъ въ 40.

Утромъ, въ одинъ изъ октябрьскихъ дней Фигнеръ

подъ жандармскимъ эскортомъ вывхала изъ Архангельска на мъсто своего поселенія. Полиція опасалась столкновеній съ архангельскими политическими: въ мо ментъ слъдованія этапа весь Петербургскій проспектъ занятъ былъ городовыми и околодочными. Но столкновеній не произошло, и ссыльные ограничились лишь горячими привътствіями и пожеланіями счастливаго пути.

Съ тъхъ поръ неизвъстная дотолъ Ненакса стала пунктомъ, куда, время отъ времени, совершали путешествія ссыльные и освобожденные товарищи. Многіе изъ посътившихъ этотъ глухой поселокъ вынесли лучшее впечатлъніе отъ свиданія съ проживавшей въ немъ Върой Николаевной.

22 года тюремной жизни не сломили въ ней живости ума и интереса къ русскому освободительному движенію. Мало по малу она входила въ его русло, знакомилась изъ книгъ и разговоровъ съ пережитымъ и съ современными политическими партіями и теченіями.

Прошло 22 года! Со времени кроваваго подавленія "Народной Воли" исторія многое успѣла занести на свои скрижали. За эти долгіе 22 года съорганизовалась, выросла и окрѣпла соціалдемократическая партія въ Россіи, и въ тотъ рѣдкій моменть, когда каменная пасть русской Бастиліи разверзлась, чтобы изъ своихъ темныхъ нѣдръ выпустить великую плѣнницу самодержавія, рабочій классъ привѣтствовалъ ея появленіе шумомъ своей освободительной революціонной борьбы!

Для Фигнеръ и всей революціонной Россіи это быль день радости и печали: первой онъ возвратилъ полусвободу и воскресилъ ожившіе надежды и идеалы, второй онъ напомнилъ объ участи тѣхъ плѣнныхъ Шлиссельбурга, которые еще продолжали томиться въ его каменныхъ кельяхъ.

\* \*

Послѣ пытокъ непрерывнаго 20 лѣтняго \*\*) заключенія въ Шлиссельбургѣ, въ памяти В. Н. Фигнеръ остались страшныя воспоминанія изъ жизни узниковъ равелина. Со временемъ, быть можетъ, она пополнитъ ими литературу, посвященную этому чудовищному застѣнку. Но даже и тѣхъ отрывочныхъ свѣдѣній, которыя стали извѣстны архангельской ссылкѣ черезъ сестру В. Н. Фигнеръ, слишкомъ достаточно, чтобы наполнить ужасомъ душу читателя и вызвать въ немъ негодованіе къ режиму, культивировавшему систему неслыханныхъ жестокостей.

30-ти лътъ отъ роду Фигнеръ вошла подъ своды сперва петропавловской крупости, а потомъ новой шлиссельбургской тюрьмы. Всего какой нибудь мъсяцъ, полтора, отдъляли ея предварительное заключение отъ того времени, когда быль закрыть Алексевскій равелинъ. Это тотъ самый равелинъ, въ которомъ совершались невъроятныя злодъянія. Люди, попадавшіе туда, умирали, какъ мухи, или выходили оттуда заживо разложившимися. Какъ разъ передъ заключеніемъ Фигнеръ въ Шлиссельбургъ туда были переведены послъдніе, оставшіеся въ живыхъ, "равелинцы": Тригони, Морозовъ и Фроленко \*\*). Л. Волькенштейнъ, одна изъ немногихъ, отбывшихъ срокъ заключенія въ Щлиссельбургъ, пишетъ \*\*\*) объ Алексъевскомъ равелинъ: "Въ равелинъ сидъло большинство по процессу Ал. Михайлова (82 г.). Изъ нихъ черезъ годъ умерло 6; остальные были полусгнившими, когда "вдругъ" замътили, въ какомъ состояніи они находятся... Ранве же ничего "не замвчали", и докторъ, тыкая пальцемъ въ

<sup>\*)</sup> Въ Щлиссельбургъ В. Н. Фигнеръ проведа 20 лътъ и 2 года въ Петропавловской кръпости.

<sup>\*\*)</sup> Вев они освобождены: Тригони въ 1901 г.; Морозовъ и Фроленко въ ноябръ 1905 г.

<sup>\*\*\*)</sup> Л. Волькенштейнъ: "13 лътъ въ Шлиссельбургской кръпости", 1900 г. (написана зимой 96 г.).

распухшія ноги больныхъ заключенныхъ, говорилъ: "это еще пустяки" и давалъ столовую ложку молока, а для улучшенія гнилой пищи—щей и каши. Всъ обращались съ заключенными цинично, бездушно, грубо"...

Въ томъ же равелинъ и по тому же дълу Ал. Михайлова сидъло три женщины: Терентьева, Лебедева и Якимова съ ребенкомъ. "Сидъвшіе въ равелинъ разсказывали потомъ, что въ куртинъ крысы чуть не съъли ребенка Якимовой и показывали ужасный хлъбъ, которымъ ихъ кормили" \*).

Но не будемъ дольше останавливаться на всъхъ тъхъ неподдающихся описанію пыткахъ и мученіяхъ, которыя переносили жертвы героической борьбы за свътлое будущее Россіи. Замътимъ лишь, что изъ 14-ти человъкъ, посаженныхъ въ равелинъ по дълу Михайлова, только трое остались въ живыхъ для дальнъйшихъ страданій въ Шлиссельбургъ. Къ счастью Фигнеръ избъгла участи большинства равелинцевъ. Уже въ октябръ ее перевели изъ петропавловской кръпости въ казематъ Шлиссельбурга, гдф она и провела двадцать нескончаемо долгихъ лътъ одиночнаго заключенія. Представляется почти невъроятнымъ, какъ могъ человъкъ выжить эти долгія десятильтія въ тюрмь, режимъ которой отличался чрезмърной свиръпостью. Бездушные палачи не удовлетворялись тъмъ, что лишали свободы обитателей Шлиссельбурга; они находили тысячи всевозможныхъ ограниченій, тысячи правиль, унижавшихъ человъческое достоинство заключенныхъ, спутывали ихъ по рукамъ и ногамъ мелочными придирками, требованіемъ безпрекословнаго выполненія всёхъ своихъ приказаній. Грубая брань, цинизмъ въ обращении, крайняя неустойчивость положения въ атмосферъ напряженной борьбы съ администраціей под-

<sup>\*)</sup> Л. Волькенштейнъ, ibidem.

держивались изо дня въ день и страшнымъ гнетомъ ложились на все ихъ существованіе. В. Н. Фигнеръ пришлось вынести самый тяжелый періодъ этой борьбы, непрерывно длившейся съ года ея заключенія (84) по 1890 г., когда въ тюремномъ режимъ Шлиссельбурга были введены значительныя улучшенія. На протяженіи этихъ шести лътъ за молчаливыми ствнами кръпости разыгравалась непрерывная и кровавая драма. Горсть людей, цъликомъ отданная во власть тюремнаго произвола, ръшилась, не смотря на все, протестовать противъ насилія и ціной своей гибели и страданій добиться отмъны его варварства. Открылся рядъ самоубійствъ, голодовокъ, избіеній заключенныхъ; многіе за это время сошли съ -ума или погибли отъ лишеній, бользней и голода. Камеры превратились въ гробы, гдъ страдали, мучались и безпомощно умирали лучшіе русскіе люди, - люди жел взной воли и огромнаго ума. Во второй періодъ тюремной жизни, товарищъ съ которымъ удалось видъться, такъ передавалъ о своемъ избіеніи: "въ камеру вошелъ смотритель и съ шипъніемъ проговорилъ: "раз-бой-никъ, негодяй, -я тебя!" На это я отвътилъ: "варваръ". Тогда на меня бросились жандармы, связали и связаннымъ избили въ кровь. Когда же я потребовалъ медицинскаго осмотра, докторъ заявилъ: "помяли во время сопротивленія" \*).

А воть другой фактъ въ томъ же родъ.

"Во время ревизіи Шлиссельбурга товарищемъ министра внутренныхъ дѣлъ Оржевскимъ, заключенные протестовали противъ побоевъ. Оржевскій отвѣчалъ: "быть не можетъ, потому что вся стража (!) отрицаетъ побои".

Это положеніе, о которомъ Тунъ говорить, что оно "хуже положенія преступнъйшихъ изъ уголовныхъ арестантовъ", не могло дальше продолжаться и нача-

<sup>\*)</sup> Л. Волькенштейнъ: "13 лътъ въ Шлисс. кръпости".

лась борьба. Но что это была за борьба! За шесть лѣть— 1884—91 гг.—умерло 13 человѣкъ! Изъ этихъ 13 двое сошли съ ума; повѣсился Клименко, сжегъ себя заживо Грачевскій, сошли съ ума Щедринъ, Ивановъ и Конашевичъ, казнены Минаковъ и Мышкинъ.

"Страшно вспомнить все это время,—говорить пережившая его Волькенштейнь,—въ особенности первые два года нашей шлиссельбургской жизни. Дыханіе смерти носилось въ воздухѣ и какой смерти—въ полномъ одиночествѣ, когда умирающіе не слышали ни звука дружескаго голоса! Положеніе умирающаго было ужасное; къ нему не входили даже для того, чтобы перемѣнить постель или поднять на парашу"...

Но довольно, читатель!

Вторую половину заключенія переносить стало легче. Жить стало легче, но какъ жить! Послъ всего перенесеннаго у заключенныхъ остались обрывки жизни, сокрушенной пережитой борьбой. Многіе и теперь болвли, чахли и умирали. Сошелъ съ ума Пахитоновъ, покончила жизнь самоубійствомъ Софья Гинсбургъ. Къ моменту, когда В. Н. Фигнеръ оставляла Шлиссельбургъ, почти всв сидвешіе въ немъ были физически надломлены. За исключениемъ недавно вошедшаго въ Шлиссельбургъ Карповича, относительно здоровымъ можно считать только П. Л. Антонова, обвинявшагося въ 84 г. въ убиствъ шпіона Шкрябы и устройствъ народовольческой типографіи. Онъ и Карповичъ, по разсказамъ Фигнеръ, чувствуютъ себя бодро и усердно работаютъ въ кузнъ. Морозовъ занимался естествознаніемъ и собраль богатую петрографическую коллекцію, матеріаль для которой ему быль доставлень тюремной администраціей. Поздне эта коллекція отправлена въ одинъ изъ петербургскихъ музеевъ. Переписка родныхъ и знакомыхъ съ шлиссельбуржцами допускалась только два раза въ годъ. Дважды въ годъ почта съ воли проникала за мертвыя ствны крвпости и дважды выходила оттуда. Содержаніе корреспонденціи конечно строго пров'єрялось, и все что хоть отдаленнъйшимъ образомъ намекало на совершавшіяся событія, подлежало уничтоженію. Мертвый Шлиссельбургъ не долженъ былъ интересоваться живыми.

Разъ какъ то, разсказывала В. Н. Фигнеръ, старушка мать, кажется, Антонова, живущая гдѣ-то въ деревнѣ, написала сыну письмо, въ которомъ очень подробно описывала свои сельско-хозяйственные успѣхи.

"Урожай нонче у насъ, слава Богу, хорошій; хлѣбъ и сѣно дешевы" и прочее въ этомъ родѣ. Приводились цифры, указывалась стоимость различныхъ продуктовъ, дѣлались предположенія и хозяйственные расчеты. Это, казалось бы, мало интересное письмо, произвело въ Шлиссельбургѣ огромное впечатлѣніе; оно передавалось изъ рукъ въ руки и читалось по нѣскольку разъ, вызывая радость и воспоминанія о вольной жизни, о вольномъ человѣческомъ счастьѣ.

"Точно струя яркой, незагубленной жизни ворвалась откуда то въ наше тюремное царство"—говорила своей сестръ В. Фигнеръ. Ея товарищъ по заключенію, Л. Волькенштейнъ, такъ говоритъ о напряженіи съ какимъ Шлиссельбургъ прислушивался къ каждому ничтожному звуку, долетавшему съ той стороны кръпостной ограды:

"Трудно представить себъ, какъ велика въ душъ человъка потребность въчно думать о волъ, быть неразрывно связаннымъ съ этой мыслью, желать видъть кого нибудь съ воли, а тъмъ болъе узнать, что тамъ произошло новаго, да еще узнать все это отъ своего товарища...

"Теперь, когда я далеко отъ Шлиссельбурга,—восклицаетъ она въ эпилогъ своихъ записокъ,—мнъ часто представляются всъ живущіе тамъ прямо таки полуживыми. Тамъ все распредълено по минутамъ—такъ оъдна содержаніемъ и событіями внутренняя жизнь

завтра то же, что было вчера. Часто, бывало, вставая утромъ, думаещь: хоть бы что нибудь новое, хотя бы и худшее, и съ отвращениемъ идешь все по той же тропинкъ, по которой ходилъ 12—13 лътъ, съ тъми же 2 жандармами, не дающими ступить въ сторону. За стъны тюрьмы никто никогда не выходилъ, и, казалось, иногда отдалъ бы полъ жизни, чтобы только взглянуть съ башни на волю, въ далъ"...

Голодный живеть представленіемь о хлібов; заключенный всв свои мысли, чувства, всю свою тяжелую тюремную жизнь поддерживаеть не покидающей его надеждой на грядущее освобождение. Все, что хоть отчасти разнообразить окаменълую замкнутость его уединеннаго существованія, встръчается имъ съ особой воспріимчивостью, заставляеть переживать родкіе моменты душевнаго подъема. Это понимала тюремная администрація Шлиссельбурга и потому тщательно слідила за твмъ, чтобы процессъ постепеннаго омертввнія прогрессироваль безъ всякихъ уклоненій въ сторону. Шлиссельбургъ былъ мертвъ. Ничто не должис было проникать въ него, что могло бы напомнить его живымъ покойникамъ о біеніи жизненнаго пульса тамъ, на берегахъ Ладожскихъ водъ. И все же, несмотря на утонченную заботливость этихъ «иродовъ» \*), Шлиссельбургъ догадывался, что жизнь не стоитъ на мъстъ. Казнь Балмашева, совершенная на кровавыхъ задворкахъ кръпости, была извъстна шлиссельбуржцамъ. Объ убійствъ Плеве и русско японской войнъ то же догадывались. Послъдняя особенно интересовала заключенныхъ и сделалась объектомъ оживленныхъ споровъ и рефератовъ.

Это были послъднія воспоминанія, которыя унесла съ собой на волю В. Н. Фигнеръ. По выходъ изъ кръ-

<sup>\*)</sup> Такъ звали шлиссельбургскаго тюремнаго смотрителя, отличавшагося особой жестокостью въ обращении съ заключенными.

пости ея общее состояніе было очень тяжелымъ. Помимо физическихъ страданій отъ развившихся у нея въ острыхъ формахъ ревматизма и цынги-десна сильно опухли и гноились, зубы почти всв выпали-она была слишкомъ подавлена происшедшей съ ней перемъной, и это отражалось на ея общей психикъ. Жизнь въ теченіе двухъ десятильтій въ пространствь, ограниченномъ четырьмя ствнами, отъучила ее быстро оріентироваться въ пространствъ, отличать воду отъ земли; по выходъ своемъ на свободу, она говорила сестръ, что не можеть долго сидъть въ комнатъ, такъ какъ ей начинаетъ казаться, будто ствны и потолокъ приходятъ въ движеніе. При перевздв же изъ Шлиссельбурга черезъ Ладожское озеро, она, какъ говорили въ колоніи, не могла отличить землю отъ воды и хотвла, минуя сходни, идти прямымъ путемъ къ пароходу.

Въ с. Ненаксъ Архангельскаго уъзда В. Н. Фигнеръ прожила недолго. Быстро развивающееся освободительное движеніе въ Россіи разбило мечты правительства похоронить одного изъ своихъ враговъ въ въчномъ поселеніи на окраинъ дикаго Съвера. Въ іюнъ Фигнеръ получила разръшеніе уъхать въ имъніе родственниковъ въ Казанской губерніи. Проводы, устроенпые ей архангельской колоніей политическихъ были трогательны и оставили на отъъзжавшей глубокое впечатльніе своей простотой и искренностью. Встръчу Фигнеръ съ политическими одинъ изъ участвовавшихъ въ ней товарищей описываетъ слъдующимъ образомъ.

"15-го іюня 1905 г. В. Н. Фигнеръ перевезли на лошадяхь изъ с. Ненаксы въ Рикасиху. Туда съ спеціальнымъ пароходомъ вывхали за нею полиціймейстеръ и правитель канцеляріи губернатора. Мы тоже наняли пароходъ и, полчаса спустя послѣ отъвзда властей, отплыли въ Рикасиху. Прівхали, вышли на берегъ и отправились въ селеніе. Саженяхъ въ 40 отъ берега на встрвчу намъ показывается изъ за строеній Въра Ни-

колаевна въ сопровождении сестры, пріятельницы, полиціймейстера, правителя канцеляріи губернатора, исправника и двухъ полицейскихъ чиновъ въ штатскомъ платьъ.

Представьте физіономіи властей, когда они увидѣли, что мы ихъ перехитрили, и что сила на нашей сторонѣ. Власти немедленно пошли на капитуляцію и вели себя въ высшей степени деликатно, отошли въ сторону, чтобы не мѣшать разговорамъ и предупредили, что поѣдутъ прямо на станцію жел. дороги Исакогорку.

Произошла очень трогательная встръча. Въра Николаевна сначала разрыдалась, но быстро оправилась и перецъловалась съ политическими. «Эскадра» въ виду явнаго перевъса силъ на нашей сторонъ,—насъ было 20 человъкъ,—оставила насъ въ покоъ и даже не помъшала фотографу снять группу съ В. Н. Фигнеръ.

Затъмъ оба парохода отправились въ путь на Исакогорку. При отъъздъ у политиковъ взвилось большое красное знамя, раздавалась "Варшавянка"... Полиціймейстеръ приказалъ машинисту своего парохода удирать во всъ лопатки. Во время пути полицейскій пароходъ опередилъ нашъ всего на какую-нибудь версту. Такъ мы проъхали мимо Архангельска съ пятиаршиннымъ краснымъ знаменемъ и пристали къ деревнъ Исакогоркъ.

Отсюда и до станціи политическіе шли вмѣстѣ съ В. Н. Фигнеръ, напились здѣсь чаю, а затѣмъ отправились по домамъ еще до прихода поѣзда, такъ какъ В. Н. еле-еле держалась отъ пережитыхъ въ этотъ день впечатлѣній".

О впечатлѣніи, которое произвела на автора В. Н. Фигнеръ, письмо говоритъ такъ: "на первый взглядъ, Въра Николаевна производитъ лишь впечатлѣніе человѣка, который много страдалъ въ жизни. Но чѣмъ больше всматриваешься въ это лицо, тѣмъ больше оно

притягиваетъ. Чувствуется въ немъ громадная, несокрушимая, но скрытая, застънчивая воля. И—странное дъло,—Въра Николаевна интересуется всъмъ, разговариваетъ обо всемъ, отъ современной внутренней политики до современныхъ дамскихъ причесокъ включительно, и обо всемъ говоритъ умно, а все таки чувствуется, что—она человъкъ не отъ міра сего; только тутъ я представилъ себъ съ нъкоторымъ приближеніемъ, что значитъ 22 года просидъть въ каменномъ мъшкъ... Нервы у Въры Николаевны до сихъ поръ очень, очень



В. Н. Фигнеръ уъзжаетъ на пароходъ изъ с. Ненаксы въ сопровожденіи архангельскихъ политическихъ.

слабы. Когда, напр., въ буфеть упалъ стаканъ,—она вся вздрогнула, лицо приняло такое страдальческое выраженіе, что трудно было смотрьть на него, и минуты три она не могла оправиться»...

Покинувъ мъста архангельской ссылки, В. Н. Фигнеръ переъхала въ Казанскую губернію въ имъніе своихъ родственниковъ, а оттуда спустя нъкоторое время въ Нижній-Новгородъ. Полицейскій надзоръ оставленъ за нею и по сію пору.

### ГЛАВА ХІ.

Рожденіе наслъдника и частичная амнистія ссыльныхъ. — Прівздъ "малолътокъ" изъ уъздовъ. — Общее настроеніе освобожденныхъ — Ссылка, какъ довоспитательница революціонеровъ. — Деморализація администраціи, вызванная манифестомъ. — Министръ Святополкъ-Мирскій и первыя освобожденія — Приливъ и отливъ въ ссылкъ.

Время прівзда В. Н. Фигнеръ въ Архангельскъ совпало съ временемъ первыхъ освобожденій въ средъ политическихъ ссыльныхъ.

Еще до вступленія Святополка- Мирскаго въ министерство, въ нашу, тогда еще спокойно настроенную и не подозрѣвавшую никакихъ перемѣнъ, архангельскую колонію прилетьли первыя ласточки приближавшейся "весны". Манифестомъ, изданнымъ по случаю рожденія наслідника престола, изъ ссылки освобождались всв несовершеннольтніе "враги отечества". Другимъ, при наличности удовлетворительнаго отзыва губернатора Бютинга, уменьшался срокъ ссылки на одну треть. И вотъ, не прошло и недъли со времени опубликованія манифеста по увздамъ, какъ къ намъ стали прибывать освобожденные товарищи. Такихъ несовершеннольтнихъ, -- мы называли ихъ "малольтками" -- съвхалось скоро до 60 человвкъ; многихъ манифестъ засталь въ дорогъ, другихъ онъ освобождаль наканунъ отъвзда этапомъ въ трущобы Архангельской губерніи. Неожиданность освобожденія вызвала, разум'вется, повсюду большую радость; радовались не столько самому акту административнаго освобожденія, который всъ считали такимъ же произвольнымъ со стороны правительства, какъ и предшествовавшіе ей аресть и ссылку, сколько возможности возвратиться на старыя м'ьста и отдаться съ новой и удвоенной энергіей д'влу народнаго освобожденія. Таковы были результаты той кары, какой правительство Плеве разсчитывало заставить смириться русскаго революціонера. Ссылка не была раціональнымъ средствомъ исправленія и, вм'єсть съ тюрьмой и каторгой, вносила въ душу преслъдуемаго лишь крайнее озлобление и ненависть къ творимому надъ ними насилію. Ссылка, за ничтожными исключеніями, не вырабатывала изъ революціонера лойяльнаго, безотвътнаго обывателя. Наоборотъ, ею достигались совершено иные результаты. Люди, попадавшіе въ ссылку за одно пререканіе съ мъстной администраціей, за простое фрондированіе, не носившее на себъ слъда серьезнаго и даже сознательнаго сопротивленія, — эти люди, убъдившись на своемъ личномъ опытъ въ примънении правительствомъ симпатичнаго способа: "тащить и не пущать", вынесли изъ ссылки опредъленное и сознательное отношение къ политикъ самодержавнаго режима. Не даромъ щедринскій Дыба съ удовольствіемъ отзывался о временахъ скручиванія въ бараній рогъ. "Покойный графъ Михаилъ Николаевичъ, - разсказывалъ онъ собесъднику, въъзжая въ предълы свободолюбивой Германіи, — говариваль: путешествія въ мъста не столь отдаленныя не только не вредны, но даже не безъ пользы для молодыхъ людей могутъ быть допускаемы, ибо они формирують характеры, обогащають умы познаніями, а сверхъ того разжигають въ сердцахъ благородный пламень любви къ отече-CTBY". \*)

Можно опредъленно утверждать, что многіе и многіе изъ побывавшихъ въ "мъстахъ не столь отдаленныхъ" Архангельской губерніи, были обязаны формированіемъ своихъ характеровъ, обогащеніемъ понятій и накопленіемъ прочихъ положительныхъ качествъ никому иному, какъ свиръпому временщику В. К. фонъ-Плеве.

Изъ освобожденныхъ лишь отдъльныя единицы

<sup>\*)</sup> М. Е. Щедринъ: "За рубежемъ".

успѣвали за время поселенія настолько свыкнуться съ природой и средой ссыльныхъ районовъ, что предпочитали, по освобожденіи, оставаться на мѣстѣ и искать заработка. Такихъ бывало не много. Огромное большинство освобожденныхъ тянулось на югъ и размѣщалось въ городахъ съ болѣе подвижной и интенсивной жизнью.

Послъ убійства Плеве, ссылка воспрянула духомъ, инстиктивно почуявъ, что времена мрачной реакціи миновали, и что для нея начался новый періодъ существованія. Слухи, приходившіе изъ Петербурга и проникавшіе въ нашу среду, будили и радостно волновали міръ "отверженныхъ". Стали говорить о возможности общей амнистіи, многіе предупреждали событія и, считая себя свободными людьми, собирались къ отъвзду. Неопредвленность и колебанія правительства, возвъщенное имъ наступление "весны" и первыя судорожныя начинанія въ освободительномъ движени отзывались и на отношеніи архангельской администраціи къ политическимъ ссыльнымъ. Надзоръ ослабълъ, полиція не считала нужнымъ поддерживать его съ прежнею строгостью. Она даже открыто выражала свое удовольствіе, когда наши надежды начали сбываться, и пришли первыя освобожденія изъ Петербурга.

— Спокойнъй безъ васъ станеть, и служба много полегчаеть, —такъ объясняли намъ городовые свое отношение къ приказамъ объ освобождении изъ подънадзора.

Сентябрь и октябрь 1904 г. внесли въ нашу жизнь особенно сильное оживленіе. Это время было временемъ всеобщихъ передвиженій; отпуски на родину въ побывку чередовались съ полнымъ амнистированіемъ, эмиграціей и прівздомъ въ ссылку новыхъ товарищей. Первыми поднялись и увхали земцы, либералы, статистики. Съ ихъ отъвздомъ, въ колоніи поднялась невъроятная кутерьма; какъ въ Архангельскъ, такъ и въ

увздахъ создалось нервное, предвывздное настроеніе; каждый надвялся, каждый думаль о своемъ скоромъ освобожденіи. Не надвялись только тв изъ политическихъ, которые были привезены въ ссылку по болве серьезнымъ двламъ на пять и болве лвть. Они не разсчитывали на амнистію и, пользуясь всеобщимъ замвшательствомъ, сами себв дарили свободу, эмигрируя за границу, либо внутрь Россіи.

Архангельская колонія сильно пор'вд'вла.

Съ октября въ спискахъ освобожденныхъ стали встръчаться соціалдемократы и изръдка соціалистыреволюціонеры; цифра освобожденныхъ однако значительно уменьшилась, и къ началу зимы въ архангельской колоніи водворился прежній status quo. Либерализмъ Святополкъ-Мирскаго выдохся, политика освобожденій прекратилась. Въ ссылкъ мало-по-малу начали замирать ожиданія и надежды. Уъздной ссылки полоса амнистіи вообще почти не коснулась. Изъ глубины архангельскаго края вытхало не болье 30—40 амнистированныхъ. На смъну имъ стали снова прибывать политическіе этапы, и это было для ссылки лучшимъ доказательствомъ того, что министръ Святополкъ-Мирскій былъ далекъ отъ мысли о всеобщей амнистіи ссыльныхъ и заключенныхъ.

По прежнему въ Архангельскъ входили и выходили изъ-за толстыхъ стънъ тюремной ограды партіи политическихъ ссыльныхъ, и на томъ же вокзаль, откуда мы провожали освобожденныхъ на волю товарищей, можно было видъть группы вновь прибывавшихъ ссыльныхъ за рядомъ штыковъ тюремной стражи.

Такъ чередовались приливъ и отливъ въ жизни временно взбаломученной ссылки, пока революціонное движеніе не вырвало изъ рукъ самодержавнаго правительства всеобщей политической амнистіи.

Но да не подумаетъ читатель, что архангельская

ссылка перестала существовать и отошла въ область тяжелыхъ воспоминаній послів манифеста 17-го октября 1905 г. Прежняя ссылка дъйствительно исчезла, но на смъну ей и теперь идутъ этапомъ административно сосланные въ пустынныя тундры Архангельской губерніи и исчезають въ ея глухихъ и далекихъ деревняхъ и селахъ. Эта ссылка—ссылка новой формаціи, той формаціи, которую породило полуабсолютистское, конституціонное правительство. Политическая свобода еще стоитъ на бумагъ, еще она не стала неотъемлемымъ достояніемъ русскаго народа, русскихъ политическихъ дъятелей. Но уже близокъ часъ, когда эра нолумъръ и недоговоренныхъ словъ отойдетъ въ распоряженіе исторіи; близокъ часъ, когда, вмёстё съ ними, и русская политическая ссылка будеть вписана въ историческую книгу русскихъ революціонныхъ преланій.

# Уѣздная ссылка Архангельской губерніи.

А. Западный районъ архангельской ссылки.—Поморье и Мурманъ съ входящими въ нихъ уѣздами: Александровскимъ, заштатнымъ Кольскимъ и Кемскимъ.

#### ГЛАВА XII.

Повздка на Поморье.—Встрвча съ кемской колоніей.— М'вста поселенія политическихъ ссыльныхъ.—Природа Кемскаго увзда.— Туземное населеніе, его бытъ и занятія.—Сношенія Кемскаго увзда съ Архангельскомъ.—Кольскій полуостровъ, природа и климать.— Положеніе ссылки на Кольскомъ полуостровъ.—Отсутствіе квартиръ.—Агитація полиціи въ обывательской средв противъ политическихъ ссыльныхъ.—Борьба ссылки съ этой агитаціей.

Стояли ясные и теплые дни съверной осени. Календарь показывалъ вторую половину сентября мъсяца,

и это рѣдкое совпаденіе устойчивой ясной погоды съ началомъ осенняго періода заставляло сѣверянъ спѣшить съ приготовленіями къ надвигавшейся мало по малу суровой и длительной полярной зимѣ.

Къ этому времени я быль уже свободнымъ человъкомъ. Ссылка была позади меня со всёми своими жестокостями, со всей тяжестью исключительнаго безправія, административнаго насилія и произвола. А я все еще не вёрилъ своей свободъ, своему счастью,—такъ глубоко врёзались въ душу, во все мое существованіе недавно пережитое время, недавняя борьба съ экономическимъ и полицейскимъ гнетомъ. И прежде, чъмъ оставить полярныя широты и направиться въ обратный путь къ роднымъ мъстамъ, мнъ пришла въ голову мысль побывать въ гостяхъ у ссыльныхъ товарищей-поморянъ.

Морскіе рейсы еще не были закрыты. Пока дуль юго-западный вътеръ, поморы и мурманы могли безпренятственно сноситься съ Архангельскомъ. Этимъ надо было пользоваться, не теряя времени; стоило измъниться вътру, и пароходное сообщеніе дълалось невозможнымъ: ледяныя массы Ледовитаго океана, никогда не исчезающія совершенно, гонимыя порывами холоднаго борея, входили тогда въ Бълое море и грозили затереть въ своихъ объятіяхъ лавировавшую среди нихъ шхуну запоздалаго помора.

Итакъ, пока было время, поъздка была осуществима. Она была вызвана не однимъ лишь желаніемъ освъдомиться объ условіяхъ жизни уъздныхъ товарищей. На мнѣ лежала обязанность передать имъ вещи и разнаго рода съъстные продукты, заказанные въ Архангельскъ. Морской пароходъ "Королева Ольга", съ которымъ ъхалъ я и группа политическихъ въ шесть человъкъ, уъзжавшая на Поморье, отвалилъ отъ архангельской пристани ровно въ полдень; утромъ на слъдующій день мы остановились часа на два въ виду Соловец-

кихъ острововъ, передали грузъ монастырской братіи и затъмъ продолжали временно прерванное плаваніе.

Перевздь отъ Соловецкихъ острововь до Кеми—не дологъ; ихъ отдвляютъ другъ отъ друга всего нвсколько часовъ взды. Скоро показались горы поморскаго побережья, и спустя часъ пароходъ бросилъ якорь на довольно значительномъ разстояніи отъ берега, оставаясь въ бухтв на растояніи 7—8 верстъ отъ самаго города Кеми. Цвлая флотилія лодокъ и небольшой пароходъ вывхали къ нему навстрвчу; началась перегрузка прибывшаго товара и высадка пассажировъ. Товарищи, предупрежденные о моемъ прівздв, ждали меня на берегу.

Кемская колонія политических в насчитывала въ то время 9 человъкъ; большинство было вновь прибывшихъ, прожившихъ въ Поморът всего нъсколько мъсяцевъ. Но и за это короткое время они успъли достаточно извъдать радости жизни въ этомъ дикомъ и непривътливомъ углъ Архангельскаго края.

Поморье и Мурманскій берегь, образующіе увзды: кемскій, заштатный кольскій и недавно образованный александровскій, входять въ черту административной ссылки западнаго района. Въ одномъ только кемскомъ увздв насчитывалось тогда 12 пунктовъ \*), гдв жили политическіе ссыльные въ одиночку или небольшими колоніями. На Кольскомъ же полуостровв, по побережью Ледовитаго океана, политическіе были разселены въ Кузомени, Колв и Александровскв.

По условіямъ своей жизни этотъ районъ занимаєть второе мѣсто, уступая лишь ужасамъ Печорскаго уѣзда. Природа поражаетъ своей дикостью даже ссыльнаго, побывавшаго въ Архангельскомъ и смежныхъ съ нимъ уѣздахъ. Темно-сѣрыя массы гранита и вода,

<sup>\*)</sup> Кемь, Лапино, Поньгома, Юшказеры, Тунгуть, Сумской посадъ, Ковда, Керегь, Княжая, Кандалакша, Ухта и Сорока.

болотистыя низины и темныя хвои еловыхъ лѣсовъ—воть и вся роскошь природы Кемскаго уѣзда. Въ южной части его еще попадаются кое-какія лиственныя деревца; кое гдѣ виднѣются перелѣски изъ низкорослыхъ, сучковатыхъ березокъ и тонкихъ худосочныхъ рябинъ. Но чѣмъ дальше на сѣверъ, чѣмъ ближе къ полярному кругу, разрѣзающему кемскій уѣздъ на приполярную и заполярную полосы, тѣмъ скупѣе становится природа на флору, и тѣмъ рѣзче выступаютъ на первый планъ гранитные блоки и водные бассейны.

Угрюмыйи неукротимо дикій колорить придають кемскимъ ландшафтамъ свинцово окрашенныя, совершенно лишенныя всякой растительности гранитныя горы. Лишь въ падинахъ и щеляхъ ихъ ютится кустящаяся зелень брусники, не боящейся арктическихъ холодовъ и снъговъ; ръдко-ръдко мелькнетъ корявый стволъ приземистой березки, жалко пригнувшейся къ землъ и точно съежившейся отъ жестокихъ морозовъ. Горные ручьи кристаллически чистой воды гдф-то поють свою тихую, однообразно воркотливую пъсню, то выбиваясь наружу въ видъ тонкихъ серебрянныхъ струй, ползущихъ въ гранитныхъ изгибахъ, то уходя невъдомыми путями въ темныя каменныя глубины. По временамъ гранитныя массы сміняются низменными містами, котловины которыхъ заполнены либо озерами съ холодной и чистой горной водой, либо болотистыми топями, заросшими тинистой болотной зеленью, мхомъ-яголемъ, лишаями, морошкой. Увздъ, занимающій огромную площадь, отличается крайней ръдкостью населенія; большинство селеній разбросано по поморскому побережью, внутренняя же, озерная часть его насчитываеть самое большое 3-4 десятка ничтожныхъ деревушекъ. Въ западной части увзда, такъ называемой Кореліи, живутъ инородцы-корелы, лопари; многіе изъ нихъ съ трудомъ говорять по русски, занимаются промыслами: рыбными и охотничьими; нъкоторые работають на кемскихъ лъсопилкахъ, насчитывающихъ до 600 рабочихъ. Дикость, неразвитость населенія этого и граничащихъ съ нимъ кольскаго и александровскаго уфздовъ вполнѣ согласуются съ тѣмъ несложнымъ обиходомъ жизни, со всѣмъ ея примитивнымъ укладомъ, наблюдателемъ которыхъ приходилось быть заброшенному сюда политическому ссыльному.

Самъ увздный городъ Кемь, насчитывавшій въ 1903 году 2583 жит. обоего пола и прибрежныя рыбачьи селенія—Поньгома, Кереть, Ковда, Кандалакша представляють собой, за немногими исключеніями, жалкія, полуразвалившіяся хижины, сколоченныя изъ бревенъ и досокъ. Внутреннее убранство хатъ соотвътствуеть ихъ внішей неопрятности; грязныя, ничімь не общитыя бревна ствнъ, проконопаченныя паклей и войлокомъ, придаютъ помъщенію непривътливый, мрачный и неуютный видъ. Въ войлокъ и щеляхъ ихъ копошатся цёлыя полчища всевозможныхъ паразитовъ, съ которыми обитателю этихъ хижинъ не приходитъ въ голову мысль бороться. Свъть проходить черезъ небольшія выр'взки въ стінахъ, закрытыя грязнымъ стекломъ. Потолки покрыты копотью отъ печи и лучины или сальныхъ свъчей, сжигаемыхъ въ періодъ долгихъ и темныхъ полярныхъ ночей. Воздухъ спертый, пропитанный отвратительной вонью рыбы, которой кормится и живеть обитатель кемскаго увзда.

Населеніе этихъ поселковъ мало грамотно, школъ въ уѣздѣ немного, да и тѣ, которыя построены, не отличаются образцовой постановкой дѣла. Развратъ и алкоголизмъ распространены за то гораздо шире грамотности, половыя болѣзни, и особенно сифилисъ, приняли здѣсъ эпидемически острый характеръ; къ нимъ присоединилась лепра, свирѣпствующая по отдѣльнымъ мѣстамъ Поморья и Мурмана.

Разгулъ прибережнаго населенія, особенно въ весенній періодъ, когда въ пору удачнаго лова наживаются

за короткое время сотни рублей, принимаетъ здъсь форму безшабашнаго огульнаго пьянства. Самый ловъ, и особенно бой тюленей, нерпы, акулъ, сопряженные съ большимъ рискомъ быть затертыми льдами, производятся артелями; иногда гибнуть десятки людей, но остающіеся въ живыхъ счастливцы возвращаются обыкновенно домой капиталистами. Общая выручка, достигающая иногда нъсколькихъ тысячъ рублей \*), пропивается цъликомъ всъмъ поселкомъ. Дикія оргіи длятся въ продолженіи многихъ дней и ночей сряду, люди напиваются до безчувствія, до отравленія алкоголемъ и полнаго раззоренія. Въ этомъ отношеніи поморы и мурманы ничомъ не отличаются отъ дикихъ племенъ, объйдающихся при удачной охоть и голодающихъ въ періодъ ея прекращенія. Понятія о правильномъ хозяйствъ у нихъ не существуетъ. За безразсудной вакханаліей наступаетъ періодъ полуголоднаго существованія, когда все населеніе края питается почти исключительно рыбой, по преимуществу квашеной треской, пикшей и палтусиной издающими невфроятное зловоніе.

Ко всёмъ этимъ картинкамъ изъ жизни полудикаго, жестокаго по своимъ климатическимъ условіямъ края, присоединяется его полная отрёзанность отъ культурнаго міра.

Зимой рѣдкія сношенія съ кемскимъ, кольскимъ и александровскимъ уѣздами поддерживаются на саняхъ по незначительной дорогѣ, пролегающей изъ Архангельска черезъ Онегу по онежскому побережью. Почта изъ Петербурга въ Колу идетъ 15 дней. Лѣтомъ въ короткій навигаціонный періодъ сношенія учащаются благодаря значительно развитому пароходству на Бѣломъ морѣ и по Мурманско-Большеземельскому берегамъ.

<sup>\*)</sup> Средняя выручка хозяина, участвующаго въ рыбномъ ловъ, приблизительно—125 руб, взрослаго рабочаго—90 руб., такъ называемаго зуйка (помощникъ) 35 руб., артели—260 руб.

Зато въ осеннюю и весеннюю распутицу весь западный раіонъ Архангельской губерніи остается разобщеннымъ съ міромъ на  $1^1/_2$ —2 и даже  $2^1/_2$  мѣсяца.

То, что я говорю здѣсь о кемскомъ уѣздѣ, его природѣ, населеніи, бытѣ и общихъ условіяхъ жизни, относится цѣликомъ и къ двумъ западнымъ округамъ: кольскому и александровскому; характеристика ихъ отличается тѣми же исключительно суровыми чертами, но въ еще болѣе рѣзкой формѣ.

Читателю стоить взглянуть на географическую карту, чтобы понять весь ужасъ интеллигентнаго, наделеннаго широко развитыми запросами къжизни, человъка, административно поселеннаго гдълибо въ Колъ, Печеньгъ или Александровскъ. Въдь эти мъста отстоять отъ Кеми еще и еще на сотни верстъ къ съверу. И если природа кемскаго уъзда не отличается мягкостью своего климата и разнообразіемъ флоры и фауны, то смежные съ ней заполярные уъзды придали ей еще болъе мрачный, безжизненный характеръ.

Въ Колъ и Александровскъ однообразіе сплошного камня дъйствуетъ на ссыльнаго изъ внутренней губерніи гнетуще, удручающе. Круглый годъ природа поражаетъ своей окаменълостью \*). Зимой снъгъ, лътомъ

<sup>\*)</sup> Любопытно отмътить цифровыя данныя, касающіяся населенія и природныхъ условій Кольскаго полуострова. Всѣ они взяты изъ "отчета Арханельскаго губерискаго статистическаго комитета за 1902 г." и изъ "оттописи Николаевской главной физической обсерваторіи" за 1902 годъ. По этимъ даннымъ жителей въ Колѣ насчитывалось въ январѣ 1903 г. 472 чел.—217 муж. и 255 женщинъ. Послъдніе годы населеніе Колы непрерывно уменьшается. Еще въ 1897 г. въ ней числилось 615 чел. Это уменьшеніе объясняется отчасти выселеніемъ колянъ въ портъ Александровскъ,—болѣе удобный по своему положенію для торговли, отчасти тѣмъ обстоятельствомъ, что съ 1903 г. лѣсопильный заводъ, находящійся по близости отъ Колы, прекратилъ работы, и рабочіе, занятые раньше на немъ, ушли въ другія мѣста Насколько тяжелы условія жизни въ Александровскъ и Колѣ, показываетъ сильно развитая смертность

камень; воть и все разнообразіе этихъ широть. Здѣшнія рѣки: Воронья, Териберка съ Мучкой вскрываются лишь въ первой половинѣ іюня. Въ Александровскѣ въ іюлѣ снѣгъ только-только успѣваетъ стаять, а на возвышенностяхъ онъ продолжаетъ и въ эту пору лежать вѣчнымъ бѣлымъ пластомъ. Для характеристики климатическихъ условій Кольскаго полуострова приведу здѣсь данныя, собранныя политическимъ ссыльнымъ А. Н. Алешковскимъ, проживавшимъ въ 1904—905 гг. въ г. Колѣ. Вотъ таблица minimuma и maximum'a температуръ, наблюдавшихся съ мая 1904 г. по май 1905 г.

въ этихъ городахъ: въ Александровскъ 10 на 100, въ Колъ 7,6 на 100. По числу строеній (194) Кола стоитъ на предпослъднемъ мъстъ въ ряду уъздныхъ городовъ Арханг. губ., уступая въ этомъ отношеніи только Александровску (100). Хлъбопашество въ александровскомъ уъздъ почти отсутствуетъ. Озимая рожь не съется. Яровая рожь въ очень незначительномъ количествъ съется только въ кемскомъ уъздъ. Даже ячмень не родится въ этихъ широтахъ Изъ 13,563,542 десятинъ въ александровскомъ уъздъ лишь 22 (!) засъиваются картофелемъ. Сънокосы даютъ ничтожное количество съна: съ казенной десятины всего 68 пудовъ.

Цъна на съно въ Колъ колеблется между 60 коп. и 1 руб. Мъшокъ моха ягеля стоитъ 15—20 коп. Заводская промышленность находится въ зачаточномъ состояни: имъются одна замшевая мастерская съ 2 рабочими (оборотъ 9220 р. въ годъ) въ Лавозеръ, 112 салотопень съ 173 рабочими и выработкой на 40,950 р, три лъсопильни съ 775 рабочими и производствомъ на 827,150 р.

Всё товары, какъ-то: мука, горохъ, овесъ, крупа, свътовое масло и проч. доставляются въ Колу въ періодъ навигаціп изъ Архангельска. Звъроловство и охота развиты въ александровскомъ уъздъ относительно слабо. За то рыбные промыслы являются главнымъ занятіемъ у населенія этого края. "Въдомости о Мурманскомъ промыслъ" приводятъ слъдующія данныя объ уловъ рыбы, касающіяся кольско - лопарской волости; флотиліей изъ 128 судовъ уловлено: 18040 пудовъ грески, 404 пуда палтуса, 894 пуда зубатки 1240 сайды и 13000 пикшуя, прочей рыбы 1009 пудовъ, —всего же 34.587 пудовъ на сумму 26.706 рублей.

Сверхъ того добыто: жира рыбьяго 2110 пудовъ на 2230 рублей и морскихъ звърей: нерпы, тюленей, акулъ 1354 штуки на 3652 рубля.

| Годъ. | Мъсяцъ. | тахітит<br>температ. | День въ<br>мъсяцъ. | тіпітит<br>температ. | День въ<br>мъсяцъ. |
|-------|---------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1904  | Май     | 16,4                 | 27                 | - 8,2                | 6                  |
| -     | Іюнь    | 26,5                 | 28                 | +0,4                 | 4                  |
| - 1   | Іюль    | 23,8                 | 7                  | 4,0                  | 15-31              |
| -     | Август. | 20,7                 | 19                 | 3,0                  | 9                  |
| -     | Сент    | 13,8                 | 3                  | -3,3                 | 7                  |
| _     | Окт     | 12,1                 | 2                  | -4,3                 | 9                  |
| _     | Ноябрь. | 3,5                  | 16                 | -30,4                | 28                 |
| _     | Декаб.  | 2,1                  | 13                 | 32,4                 | 3                  |
| 1905  | Январь. | +3,0                 | 29                 | -27,9                | 17                 |
| -     | Февр.   | -3,2                 | 1                  | -34,0                | 16                 |
| -     | Мартъ.  | +5,0                 | 18                 | -22,6                | 10                 |
| -     | Апр.    | +9,5                 | 22                 | - 13,8               | 3                  |

Надо замътить, что годы 1904—905-ый отличаются сравнительной мягкостью температуры. Обыкновенно тахітит и тіпітит дають еще болье ръзкія колебанія. Такъ напр., тіпітит температуры въ Коль въ 1902 г., отмъченный въ "Льтописи" быль:

| Янв.  | Февр. | Map.  | Апр.  | Май.  | Гюнь. | Іюль.            | ABr. | Сент. | Окт.  | Нояб. | Дек.  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| -39,4 | -31,7 | -39,0 | -20,5 | -11,7 | -2,2  | <del>+</del> 1,0 | +3,4 | -4,0  | -21,8 | -30,5 | -34,5 |

# Средняя температура для каждаго мъсяца:

| Янв.  | февр. | Map.  | Апр. | Maŭ. | Іюнь. | Іюль. | ABr.  | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| -15.8 | -14,4 | -12,9 | -4,1 | +1,5 | +4,5  | +10,7 | +10,2 | +4,4  | -4,8 | -6,4  | -5,5 |

Слъдующая таблица, составленная тъмъ же товарищемъ, иллюстрируетъ метеорологическія наблюденія за 1904 г. Число дней "пасмурныхъ" и "съ осадками" поражаетъ своей величиной:

| 1903 г. | 1902 г. | Hroro. | Декабрь. | Ноябрь. | Октябрь. | Сентяб.                                | Августъ. | Іюль. | Іюнь. | Май. | Апръль. | Мартъ. | Февраль. | Январь. | 1904 г.             |
|---------|---------|--------|----------|---------|----------|----------------------------------------|----------|-------|-------|------|---------|--------|----------|---------|---------------------|
| не опр. | 208     | 189    | 21       | 17      | 12       | 18                                     | 18       | 17    | 19    | 19   | 17      | 10     | 10       | 11      | Осадки.             |
| не опр. | 146     | 167    | 17       | 17      | 13       | 14                                     | 1        | 17    | 19    | 19   | 16      | 10     | 10       | 11      | Снъгъ.              |
| не опр. | не опр. | -      | 1        | 1       | 1.       | \.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\. | 1        | T     | 1     | i    | 1.      | !      | -        | 1       | Градъ.              |
| не опр. | не опр. | 9      | 1        |         |          | 1                                      | 1-       |       | 22    | #    | 2       | 1      | I        | 1       | Крупа.              |
| не опр. | не опр. | : 16   | 2        | ဃ       | 1        | 2                                      | 4        | 22    |       | 1    | 1       | 1      | 1        | 1       | Туманъ.             |
| не опр. | не опр. | 4      | L        | 1       | 1        |                                        | ಲು       | 1     | 1     | 1    | 1       | 1      | ſ        | 1       | Гроза.              |
| 4       | 11      | 9      |          | 1       | 1        | 1                                      | 1        |       | 1     | i    | သ       | 1      | 4        | 1       | Ясно.               |
| 259     | 239     | 227    | 22       | 15      | 17       | 22                                     | 81       | 23    | 19    | 23   | 16      | 15     | 9        | 17      | Пасмурно.           |
| не опр. | не опр. | 18     | 1        | లు      | , 1      | 1                                      | 1        | 1     | Ţ     | 2    | లు      | 10     | 1        | 1       | Сальный<br>вътеръ.  |
| не опр. | не опр. | 111    | 31       | 27      | I        | 1                                      | 1        | 1     | 1     | 4    | లు      | 21     | 29       | 26      | Безъ отте-<br>пели. |
| не опр. | не опр. | 203    | 31       | 30      | 14       | బ                                      |          | 1.    |       | 17   | 21      | 31     | 29       | 27      | Съ моро-<br>зомъ.   |

Самъ городъ Алексардровскъ состоитъ въ большинствъ изъ казенныхъ домовъ \*), построенныхъ здъсь для портовыхъ служащихъ; лътомъ въ Портъ заходятъ торговые пароходы, снабжая обитателей заполярныхъ поясовъ всъмъ необходимымъ для жизни. Достать что либо на мъстъ, кромъ рыбы, нътъ никакой возможности; ни хлъба, ни картофеля, ни тъмъ болъе мяса не имъется въ этихъ широтахъ; все доставляется изъ Архангельска или Норвегіи. Голодная смерть ждетъ зимой того бъдняка, который не съумълъ запастись на зиму провіантомъ.

Ужасна эта арктическая зима! Только подумать: два съ половиной мъсяца не видать свъта, жить въ непрерывной ночи при свътъ какой-либо керосинки или слабо мигающей, дымящей ъдкимъ чадомъ, лучины! Два съ половиной мъсяца! Темная, непрерывная ночь, снътъ, безконечной пеленой лежащій на дикихъ гранитныхъ скалахъ, арктическимъ холодомъ скованное побережье пустыннаго Ледовитаго океана, мертвая тишь заснувшаго на зиму, словно вымершаго поселка! Утро и вечеръ, день и ночь слились въ одну безпросвътную темь,—томительно долгую, тоскливо однообразную, доводящую непривычнаго къ ней человъка до отчаянія.

Хочется до боли увидать этоть бълый дневной свъть; хочется подмътить хоть одинъ лучъ яркаго солнца. Напрасно! Природа неуступчива въ своихъ въчныхъ, неуклонныхъ законахъ. Непрерывная ночь должна длиться отведенные ей два съ половиной мъсяца. А до тъхъ поръ—ни свъта, ни жизни! Но въдь гдъ-то живутъ люди, гдъ-то идетъ обычная суета жизни, свътитъ и гръетъ солнце, бъгутъ поъзда и сближаютъ за сутки разъединенныхъ сотнями верстъ.

<sup>\*)</sup> Въг. Александровскъ насчитывается: 11 казенныхъ домовъ 2 церкви, 23 общественныхъ постройки, 22 частныхъ,—итого 58 жилыхъ домовъ. Со службами всъхъ построекъ 101. Къ 1 янв. 1903 гобыло 314 жителей.

Да, то долженъ быть волшебный край, щедро надъленный пріятнымъ комфортомъ культивированной природы.

Но вотъ, наконецъ, ушли эти мучительные  $2^{1}/_{2}$  мѣсяца, и долго жданный лучъ солнца впервые разрѣзалъ ихъ мертвый мракъ. Черезъ  $2^{1}/_{2}$  мѣсяца наступаетъ обратная картина. Тогда говорятъ: "солнце катается по небу". Солнце,—то самое солнце, котораго такъ страстно ждали въ зимнюю пору, теперь начинаютъ проклинать. Вѣчный свѣтъ, вѣчный блескъ его надоѣдливыхъ лучей, становится такъ же нетерпимъ и раздражающъ, какъ та вѣчная тъма, на смѣну которой онъ пришель! И люди снова начинаютъ мечтать и завидоватъ тѣмъ благословеннымъ мѣстамъ на земномъ шарѣ, гдѣ день чередуется съ успокаивающимъ мракомъ ночи. По солнце не внемлетъ ихъ мольбамъ и проклятіямъ.

Въ часъ, въ два часа ночи оно стоитъ, какъ растопленный металлическій шаръ, надъ горизонтомъ и его неподвижный красно-желтый дискъ краситъ вътакой же цвътъ холодныя волны Ледовитаго океана.

Такъ чередуются у его пустынныхъ береговъ вѣчный приливъ и отливъ воды и свѣта. А человѣкъ, съ присущей ему безграничной способностью приспособляться, живетъ и въ этомъ сказочномъ царствѣ вѣчно чередующихся полярныхъ дней и ночей.

Туземцамъ, аборигенамъ крайняго съвера, это приспособленіе дается, конечно, легче. Но что долженъ былъ испытать здъсь человъкъ, прожившій поль-жизни въ губерніяхъ центральной или южной Россіи, свыкшійся съ ея мягкимъ климатомъ, съ ея условіями жизни, съ непрерывными бурями революціонныхъ взрывовъ, въ которыхъ онъ черпалъ смыслъ и энергію своего существованія! Переходъ отъ источника бурнаго, неудержимо рвущагося наружу энтузіазма революціонныхъ массъ народа къ мертвой тишинъ объятаго ледянымъ покоемъ съвера долженъ былъ быть ужасенъ, ошеломляющъ!

Но если бы только сномъ,—тяжелымъ и глубокимъ,—была административная ссылка для русскаго революціонера,—это было бы еще съ полъ-бѣды!

Съ исключительными жестокостями природы человъкъ можетъ бороться; холоду и тьмъ онъ противопоставить свъть и тепло; льды и граниты онъ населитъ чудесами своего воображенія и оживотворить ихъ бісніемъ своей внутренней жизни. Цвъты арктической поэзіи, рожденные вдохновеніемъ великихъ поэтовъ съвера, не менъе ярки и художественны, чъмъ волшебныя фантазіи сказокъ Шехеразады. Кнутъ Гамсунъ, Георгъ Ибсенъ, Бьернстернъ-Бьернсонъ обогатили художественную сокровищницу поэтической роскошью алмазныхъ льдовъ, серебромъ дъвственно бълыхъ снъговъ, золотымъ блескомъ полуночно-феерическаго свъта.

Граждане свободной страны, носители свободнаго творчества, они съумъли передъ человъчествомъ воснъть въ дивныхъ картинахъ и образахъ ландшафты своей родины. Свобода духа и мысли совершила чудеса, превративъ скалы синяго льда и тяжелаго гранита въ хрустальные дворцы и причудливыя цъпи горъ, населенные гномами человъческой фантазіи. Да, свобода—это неисчерпаемый свътъ и источникъ жизни. Тамъ, гдъ она подавлена, гдъ ее вытъсняетъ насиліе, гдъ мъсто свободнаго творчества мысли заступаетъ измученный, подавленный грубымъ произволомъ умъ пытаемаго человъка—тамъ трудно ожидать нарожденія яркаго таланта.

Только этимъ можно объяснить себѣ, почему для норвежскихъ поэтовъ дикія горы, льды и ландшафты сѣвера были объектомъ художественнаго творчества, для русскихъ же революціонеровъ—проклятіемъ и пыткой.

Русскаго революціонера, прикованнаго къ гранитнымъ скаламъ Лапландіи всевластной рукой самодержавія, пытала природа, пытали радътели абсолютизма.

Мало всѣхъ тѣхъ лишеній, которыми связали его по рукамъ и ногамъ холодъ и голодъ сѣверныхъ пустынь, мало тѣхъ мученій, которыя онъ испытывалъ въ своемъ тяжеломъ одиночествѣ; его окружали помимо того сыскомъ, клеветой, полицейскимъ надзоромъ, его держали въ тискахъ личной неволи. Заботились только объ одномъ: заботились, какъ бы не запротестовалъ, какъ бы не ушелъ изъ ихъ рукъ заточенный ссыльный. Голодъ, страданія отъ всевозможныхъ лишеній—все это въ порядкѣ вещей: вѣдь "онъ пріѣхалъ сюда не устраиваться"!

Когда администрація слышить, "что одинь ссыльный спить на навозв, другой не въ состояніи достать брюкь, третій,—пропагандисть Чикондзе питается мясомь дохлыхь собакъ" \*), она потираеть себв отъ удовольствія руки. Но если ей удается узнать, что ссыльный нашель себв хоть какой либо заработокъ, она немедленно лишаеть его казенной субсидіи, или, терроризируя преслвдованіемь работодателя, заставляеть его отказать отъ мъста политическому. §§ 25, 27 и 28 положенія оправдывали насилія этихъ законниковъ.

Высылая политическихъ ссыльныхъ этапомъ въ отдаленнъйшія мъста Лапландскаго края, губернская администрація считала исчерпанными свои обязанности. Она не находила нужнымъ справляться, были ли на мъстахъ поселенія квартиры, возможны ли были общія условія существованія для ссылаемаго. Лишь бы съглазъ долой! А тамъ, выживеть—хорошо; не выживеть, того лучше.

И вотъ каковы бывали слъдствія такого отношенія къ этапникамъ. Ранней весной въ портъ Александровскъ, самый крайній пунктъ на съверномъ побережь Архан-

<sup>\*)</sup> Это мъсто взято изъ писемъ сибирскихъ политическихъ ссыльныхъ, упоминаемыхъ въ книгъ А. Туна: "Исторія революціонныхъ движеній въ Россіпа.

гельской губерніи, лежащій уже за 69° широты, прибыла партія этапныхъ политиковъ. Разбитые, измученные долгой и тяжелой дорогой, голодные и грязные добрались они до этой ямы. Уже вечеръло. Надо было найти хоть какой либо кровъ на ночь. Стали ходить по избамъ,—проситься на ночлегъ; обыватели къ себъ не пускали; полицейскій же, на требованіе ссыльныхъ отвести имъ квартиру, показалъ свое помъщеніе, въ которомъ и ему самому было тъсно.

Пришлось ночевать на голыхъ камняхъ, подъ от-



Видъ г. Александровска.

крытымъ небомъ—заканчивалъ свой разсказъ александровскій товарищъ.

Это въ Александровскъ, за 69° съверной широты, въ пору, когда въ тъхъ мъстахъ стоятъ жестокіе морозы!

Уже къ началу лъта 1903 г. отовсюду сообщали, что за наплывомъ ссыльныхъ въ уъздныхъ городахъ, селахъ и деревняхъ не оказывается квартиръ. "Въ нъкоторыхъ уъздныхъ городахъ не хватаетъ квартиръ. Число ссыльныхъ въ губерніи достигло уже почти

600 человъкъ", писалъ отъ 4 мая уъздный товарищъ. Но администрація не обращала на это ни малъйшаго вниманія, или пользовалась фактомъ по своему, высылая подъ этимъ предлогомъ политическихъ въ наиболъе отдаленныя и глухія деревни западнаго и восточнаго уъздовъ. Помъстная же, уъздная полиція доводила дъло, начатое губернской, до конца.

Агитируя во многихъ мъстахъ въ средъ обывателей противъ политическихъ, она угрозами заставляла хозя- евъ отказывать ссыльнымъ квартирантамъ отъ квартиры. Особенно замътной стала эта травля послъ объявленія войны и первыхъ неудачъ русскихъ флота и арміи. Темный народъ охотно върилъ разсказамъ полицейскихъ и жандармовъ, будто всъ пораженія вызваны предательствомъ внутреннихъ враговъ, къ которымъ, конечно, причислялись всъ мъстные политическіе.

Въ Пинегъ, Холмогорахъ, Шенкурскъ положеніе политическихъ колоній благодаря такой агитаціи стало критическимъ. Пинежскіе хозяева отказали жившимъ у нихъ ссыльнымъ въ квартирахъ; въ Холмогорахъ населеніе, въ частности воинская команда, грозили не разъ побить политиковъ, немилосердно ругая всякаго изъ нихъ, при встръчъ на улицахъ. Въ Шенкурскъ избіеніе политическихъ запасными, къ сожалѣнію, стало совершившимся фактомъ.

Ссылка въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ напримѣръ въ Пинегѣ, отвѣчала на эти печальные факты выпускомъ листковъ на тему: "кто такіе "политики" и за что ихъ гонятъ въ ссылку"? Это было единственнымъ средствомъ, способнымъ помимо личнаго воздѣйствія на знакомыхъ односельчанъ предупредить взрывъ дикихъ страстей среди темнаго населенія. Полиція конечно не оставалась въ долгу, производила повальные обыски, арестовывала по одному подозрѣнію, держала въ мѣстныхъ тюрьмахъ или отвозила въ Архангельскъ.

Въ Кеми, напр., долго сидъли въ одиночномъ за

ключеніи политическіе Фогельманъ и Кочетковъ, обвинявшіеся, первый въ составленіи протеста на царскій манифесть о "милости", второй въ полученіи и распространеніи по колоніямъ прокламацій. Въ Пинегъ быль схваченъ, избить и увезенъ въ архангельскую тюрьму политическій Кокъ. Губернаторъ конечно не могь отнести выпускъ прокламацій къ числу вещественныхъ доказательствъ исправленія ссылки; на ея живучесть онъ отвъчалъ распоряженіемъ о выселеніи ссыльныхъ изъ уъздныхъ городовъ въ глушь Кореліи, Мезенскаго и Печорскаго уъздовъ.

## ГЛАВА ХІІІ.

Разселенія политическихъ по глухимъ селеніямъ Кореліп и Кемскаго увзда.—Тяжелыя условія жизни политическихъ.—Кола и ея политическая колонія.—Первые ссыльные въ Колв.—Лишенія политическихь ссыльныхъ: суровость природы отсутствіе зароботковъ преслъдованіе полиціей.—Отношеніе обывателей къ политическимъ

Съ этого времени изъ глухихъ западныхъ раіоновъ ссылки начинаютъ получаться тяжелыя письма отъ высланныхъ туда товарищей, рисующія весь ужасъ ихъ положенія.

Вотъ, напр., одно изъ нихъ, посланное въ концъ лъта 1903 г. изъ западнаго раіона Кемскаго уѣзда: "Условія жизни тяжелыя, ни заработковъ, ни врачебной помощи; населеніе (корелы) не понимаютъ русскаго языка; мъстность болотистая, нездоровая. Со времени моего пріъзда (за одну недълю) я заболъвалъ четыре раза лихорадкой, и эта бользнь страшно обезсилила меня. Вотъ и сейчасъ я едва могъ подняться съ постели. Въ настоящій моментъ съ товарищами происходитъ нъчто подобное. Опасность забольванія въ виду сырой болотистой мъстности и плохого питанія— ни мяса, ни яицъ, ни порядочной рыбы, ни даже бълаго

хлѣба — громадная, а между тѣмъ здѣсь не можетъ быть никакого медицинскаго пособія. З дня тому назадъ я и товарищъ потребовали немедленно урядника, чтобы онъ вытребовалъ сюда хоть фельдшера; онъ согласился, но такъ какъ почта уходила черезъ шесть дней, то и посылку отношенія приходилось отложить до того времени, ибо въ селѣ не оставалось ни одного десятскаго. Положимъ, выручилъ случай: одинъ мужикъ плелся въ N. и согласился снести туда бумагу.

Здѣсь показывають могилу какого то ссыльнаго (не знаю, политическаго или уголовнаго), который прожиль здѣсь всего 3 мѣсяца, заболѣлъ, да такъ до самой смерти и не дождался врачебной помощи"...

Въ заключение авторъ письма проситъ прислать самолъчебникъ, кастороваго масла, хинина и скипидара; "денегъ не высылаемъ: у насъ всего 70 коп."— это на четырехъ-то!

Изъ села Ухты того же раіона Кемскаго увзда другой товарищь рабочій сообщаль: "... почта приходить сюда только два раза въ мъсяцъ, а потому приходится быть всегда на 3 недъли позади курса. Дистанція громадная. Ну, да и то сказать нужно, что бываеть и хуже. Теперь надвигается весеннее распутье, придется посидъть мъсяца 1½ отръзаннымъ отъ внъшняго міра. Особенно это чувствительно въ настоящее время, когда въ Россіи идетъ такая катавасія!"

Изъ села Керети, лежащаго на съверъ отъ Кеми въ разстояніи полутора-суточной ъзды, ссыльный рабочій писалъ, что всъхъ политиковъ насчитывается у нихъ 11 человъкъ, —большинство рабочіе.

"Жизнь здёсь очень скучная и однообразная, —разсказываеть онъ въ своемъ письмѣ, —мѣстность кругомъ гористая; небольшое населеніе. Живемъ по два человѣка на квартирѣ, платимъ 4 рубля въ мѣсяцъ безъ варки и безъ стирки бѣлья. Только два раза въ день самоваръ. Обѣдаемъ всѣ вмѣстѣ въ общей столовой,

платя по 3 р. 50 коп. въ мѣсяцъ. До послѣдняго времени мы ѣли очень хорошо; обѣдъ нашъ состоялъ изъ 2-хъ блюдъ: супа съ мясомъ и каши съ масломъ. Но при такихъ тратахъ на обѣдъ оказалось, что расходъ превышаетъ приходъ для каждаго на 2 рубля въ мѣсяцъ. Надо было сократить; теперь обѣдъ нашъ состоитъ изъ одного блюда и то ограниченнаго по размѣрамъ. Варимъ 5 фунтовъ мяса на 11 человѣкъ, изъ нихъ 3 фун. приходится на кости. Что жъ подѣлаешь! — восклицаетъ авторъ корреспонденціи, — терпи казакъ, атаманомъ будешь".

Лѣтомъ 1904 г. было получено подробное письмо отъ одного изъ политическихъ ссыльныхъ, жившаго за полярнымъ кругомъ, сперва въ Александровскѣ, а затѣмъ въ Колѣ. Вотъ какъ онъ характеризуетъ тамошнюю природу и жизнь.

"Кола, заштатный городъ Александровскаго увзда, находится въ 42 верстахъ отъ своего увзднаго города Александровска, на югъ отъ него. Расположенъ городокъ на концв Кольской губы, въ томъ мвств ея, гдв впадаютъ въ нее, сливаясь, двв рвки: Тулома и Кола. Спереди отъ города (съ сввера)—губа, сзади гора Солова́ровка; справа шумитъ по порогамъ рвка Кола, слвва—Тулома. Кругомъ горы, покрытыя мелкимъ кустарникомъ вереска, мелкимъ чахлымъ березнякомъ и замухрышками сосенками. Мвстами скалистыя горы, ничвмъ не покрытыя вершины которыхъ напоминаютъ большія лысины.

"Есть и цвъты у насъ! Нъкоторые знаю по имени: это—фіолетовые колокольчики, тысячелистники, полевая ромашка. Въ іюлъ собираютъ морошку и голубику, въ августъ—чернику и грибы. Но главное богатство Колы—рыба: весной и осенью ловятъ семгу. Два мъсяца зимой не показывается солнышко совсъмъ; два мъсяца оно не сходитъ съ горизонта. Два мъсяца весной почта не ходитъ отъ распутья, два мъсяца осенью



Кольская колонія политическихъ ссыльныхъ 1904 г.

творится тоже самое. Вотъ главное, чѣмъ славна Кола по природѣ.

Первое впечатлъніе я вынесъ отъ Колы дурное. Мнъ показалось, что я попалъ въ погребъ; было холодно, сыро; тогда еще быль май и соотвътствоваль концу марта тамбовскаго края. Все было голо. На землъ и на скалахъ виднълся только верескъ, мелкій ръдкій и голый лъсокъ, да бълый оленій мохъ-ягель. Частенько принимался моросить мелкій-премелкій дождикъ, словно черезъ сито. Помороситъ немножко, – перестанетъ; потомъ опять примется моросить. Характерны были тогда дожди: пройдеть низко надъ землею не то туманъ, не то облако, поморосить немного и скроется. Затъмъ еще и еще; такіе дожди стоять въ началь льта. Осенью были дожди и покрупнъе, съ сильнымъ вътромъ, по нъскольку дней подрядъ. Почва каменистая, покрыта мъстами пескомъ, мъстами дерномъ изъ мятляка или мха. Южнъе природа начинаетъ роскошничать сравнительно съ Колой. Встръчается часто рябина, попадаются болье крупныя березки, ива. Еще дальше къ югу рубится строевой лъсъ и спускается плотами по Туломъ въ Колу и Александровскъ. Нельзя сказать, однако, чтобы лъсь быль здъсь дешевъ.

Верстахъ въ 4-хъ отъ Колы къ съверу, на кольской губъ, стоитъ лъсопильный заводъ.

Когда я прівхаль въ Колу, — разсказываеть авторъ письма, — въ ней уже было 5 человінь политическихъ, и ни одинъ изъ нихъ не прожилъ тогда еще и года. Раніве правительство почему-то избізгало высылать политиковъ въ Колу, опасаясь візроятно близости норвежской границы. Впрочемъ, літъ 26 тому назадъ, по словамъ містной лавочницы Чертовой, въ Коліз была политическая изъ Архангельска, полька Ефросинія Супинская. Ей было 18 літъ, попала она во время безпорядковъ въ какомъ то училищі. Когда другія ея подруги подписывали какую то бумагу, то и она свою фамилію

шутя, булавкой протыкала въ числѣ подписей. За эту шутку прожила 3 года въ Колѣ, вышла замужъ за какого то нѣмца изъ Стокгольма и во время тяжелыхъ родовъ скончалась".

Таково преданіе, оставленное обывателямъ первой невольницей кольской ссылки.

"Затъмъ лътъ 10—12 тому назадъ, по разсказамъ полицейскаго городового Плотникова, въ Колъ жилъ "политичный" Веригинъ,—богатый человъкъ, пытавшійся обратить его, полицейскаго (!), "въ свою въру и предлагавшій ему даже денегъ (!)".

Справедливость этого разсказа остается на отвътственности городового. По его же словамъ:

"Веригинъ былъ человъкъ хорошій, много помогалъ бъднякамъ; жилъ богато, имълъ три прислуги, повара съ родины, лошадь рублей въ 200—300 и кучера; снималъ для лошади покосъ и ъздилъ туда съ рабочими. Многіе около него кормились. Присланъ былъ на 5 лътъ, но проживши 2 года въ Колъ, перевелся въ Шенкурскъ. Веригинъ былъ духоборомъ, и его товарищи сектанты доставляли ему положительно все, начиная съ денегъ и кончая дъвушкой, которую они прислали ему съ родины".

Супинская и Веригинъ были такимъ образомъ родоначальниками кольской ссылки новъйшаго времени. Само собой разумъется, что они во многомъ ръзко отличались отъ послъдней. Уже изъ краткихъ разсказовъ, переданныхъ здъсь, можно видъть, что Супинская попала въ ссылку "шутя", за чисто дътскую выходку, Веригинъ же, какъ сектантъ — духоборъ, не былъ "политическимъ" въ томъ смыслъ, въ какомъ считаются ссыльные революціонеры послъдняго времени. Собственно политическая колонія въ Колъ образовалась въ 1903 г., въ министерство фонъ-Плеве.

"Первый прибыль въ Колу изъ Вятской губерніи учитель церковно-приходской школы З. Ему было не

болъе 23 лътъ, онъ былъ холостъ. Какъ піонеру ему было очень тяжело. Жители относились къ нему недовърчиво, пугливо. На 2-мъ мъсяцъ онъ всетаки нашелъ себъ заработокъ: скупщикъ семгой, прівхавшій изъ Петербурга, взялъ его къ себъ надсмотрщикомъ на мъсяцъ, давъ 30 рублей жалованья. Потомъ работы настоящей не было. З. хлопоталъ, чтобы разрѣшили ему давать уроки, заниматься съ дътьми обучениемъ ихъ грамотъ. Отказали. А благонамъренная мъстная "интеллигенція" не ръшалась безъ этого разръшенія пригласить политика къ своимъ дътямъ. З. сталъ корреспондировать въ "Вятскую газету" и тъмъ нъсколько облегчиль свое матеріальное положеніе; кром'в того онъ писалъ прошенія мъстнымъ обывателямъ, получая отъ нихъ за это кое-какое вознагражденіе. За квартиру, столъ и еженедъльную баню платилъ 9 рублей, но такъ какъ казеннаго пособія онъ получаль всего 8 рублей, то недостающій рубль доплачиваль хозяйкі, обучая грамотъ ея сынишку.

Прівхаль въ Колу З. уже нездоровымъ, надорваннымъ; двухмъсячная кольская "ночь", длинная зима со всъми особенно чувствительными для новичка-одиночки условіями жизни отразилась на немъ тяжело. На почвъ нервнаго разстройства и подъ вліяніемъ всего пережитого въ немъ развились непонятное упорство, щепетильность и трусость. Эти стороны его характера вызывали частыя размолвки между нимъ и товарищами. Къ попыткамъ архангельской колоніи, завязать сношенія съ Колой, З относился подозрительно; отъ денежной помощи со стороны архангельской колоніи отказался; отказался и отъ дачи отвътовъ на опросный листь, присланный архангельскими товарищами. Точно также подозрительно относился онъ и къ каждому прибывавшему члену колоніи, --все мерещился ему шпіонъ. Не могъ выносить присутствія нелегальной литературы у хозяйки его квартиры и поэтому настойчиво требоваль, чтобы его хозяйк не давали ничего недозволеннаго. Его страшила мысль, что въ этомъ могутъ обвинить его. Будучи индифферентнымъ къ религіи самъ, онъ ежедневно передъ урокомъ заставлялъ мальчика читать молитву передъ ученіемъ а послѣ урока — молитву послѣ ученія. Заставлялъ истово креститься, правильно слагать персты. Каждый день училъ съ нимъ молитвы, выучилъ мальчика молитвѣ за царя, святому духу и т. п. Послѣднее, что было выучено 8-лѣтнимъ ребенкомъ былъ символъ вѣры по членамъ. По праздникамъ заставлялъ его ходить въ церковь, хотя самъ и не ходилъ.

Нервами онъ былъ сильно разстроенъ. Какъ то мы оба остались въ нашей общей комнатъ. Я писалъ, З. лежалъ. Вдругъ онъ вскочилъ, какъ сумасшедшій, красный, взволнованный, съ сильно раскрытыми глазами, и остановилъ свой взглядъ на мнъ. Я испуганно и вопросительно взглянулъ на него. Немного спустя онъ заговорилъ: "прошу васъ, ходите тише"! Меня это сначала удивило, потомъ чуть не взорвало, такъ какъ нервы и у меня шалили въ то время. Но я во время удержался и только отвътилъ: "я не хожу".

— Не могу заснуть, голова адски болить... Меня какъ обухомъ въ голову ударило, когда вы двинули стуломъ.

Я тутъ только догадался, что, очевидно, я, желая достать съ другого конца стола промокательный листъ всталъ и нечаянно сдвинулъ свой стулъ съ мъста.

Подъ конецъ своего пребыванія въ Колѣ, З. занимался съ двумя дѣтьми своего товарища по ссылкѣ обученіемъ ихъ грамотѣ. Житейскія дрязги окончательно разстроили ему нервы; полгода ждалъ онъ отвѣта на поданное имъ прошеніе о переводѣ въ Шенкурскъ по болѣзни, но отвѣта такъ и не получилъ. Когда же снова было подано прошеніе о томъ же, съ приложеніемъ медицинскаго свидѣтельства о состояніи

его здоровья, то въ отвътъ на 2-е прошеніе пришло предписаніе освидътельствовать его въ присутствіи полиціи. Освидътельствовали еще разъ, въ присутствіи полиціи, отослали бумагу въ Архангельскъ. Черезъ нъкоторое время (около 13 августа) З. отправили въ Архангельскъ и, больного, помъстили въ тюрьму. Оттуда подъконвоемъ препроводили въ Кемь.

"Тюрьма произвела удручающе-убійственное впечатлівніе"— писаль онъ въ августів изъ Кеми, на другой день послів прибытія туда — "какой то у меня теперь хаось въ головів"…

Въ сентябръ писалъ: "..настроеніе мрачное, работы частной нътъ... Бъденъ. За послъднее время часто у меня стало повторяться головокруженіе... затменіе... хаосъ"...

Изъ Кеми онъ вскоръ былъ переведенъ въ Архангельскъ, а въ ноябръ уъхалъ на родину,—"переведенъ въ виду болъзненнаго состоянія"—писалъ онъ оттуда самъ \*).

Трагическій эпилогъ ссылки З., разсказанный здѣсь его товарищемъ въ такихъ простыхъ выраженіяхъ, не былъ единственнымъ въ анналахъ ссылки. Случаи постепенной гибели отдѣльныхъ единицъ въ многочисленной ссыльной семьѣ повторялись то здѣсь, то тамъ. И здѣсь, какъ и всюду, дѣйствовалъ все тотъ же естественный подборъ, являвшійся наглядной формой проявленія борьбы за существованіе. Люди съ сильнымъ характеромъ и организмомъ, съ большей приспособляемостью и меньшими запросами къ жизни выдерживали легче исключительно тяжелыя условія ссыльной жизни, нежели противоположныя имъ натуры. Уѣздная ссылка и особенно ссылка отдаленныхъ западнаго и восточнаго раіоновъ проводила эту сортировку особенно рѣзко; здѣсь всѣ специфическія черты исключительнаго по-

<sup>\*)</sup> Изъ письма кольскаго товарища.

ложенія выступали гораздо рѣзче, нежели въ Архангельскѣ, его уѣздѣ и смежныхъ съ нимъ холмогорскомъ, онежскомъ и шенкурскомъ. Жизнь ссыльнаго становилась объектомъ непрерывныхъ воздѣйствій съ одной стороны суровой и дикой природы, съ другой не менѣе дикаго административнаго насилія. Одно дополняло другое. Если природа арктическихъ широтъ не позволяла ссыльному ввести его существованіе въ норму, если необходимѣйшіе предметы потребленія, какъ хлѣбъ, мясо, картофель, приходилось доставать изъ другихъ мѣсть, то мѣстная администрація старалась еще болѣе обострить своими мѣропріятіями бытовыя условія политическихъ поселенцевъ.

Формы такихъ мъропріятій были самыя разнообразныя; ихъ вліяніе сказывалось ръшительно на всъхъ сторонахъ жизни политическихъ колоній. Свобода самодъятельности ссыльнаго, трудно осуществимая въ Архангельскъ, здъсь сводилась на нътъ. Бдительность полицейскаго надсмотра, проникавшаго во всъ поры его существованія, облегчалась въ уъздахъ незначительностью, малочисленностью тъхъ пунктовъ, гдъ ссыльные должны были коротать годы своего изгнанія.

Я уже упоминаль о результатахь той агитаціи, которую вела въ средъ обывателей уъздная полиція. Разумъется, что найти какую-либо работу среди враждебно настроеннаго къ ссылкъ населенія не было никакой возможности. Да и могла ли, вообще, существовать такая возможность для интеллигентнаго работника въ глуши дикихъ окраинъ Архангельской губерніи? Общественная дъятельность ссыльнымъ воспрещалась: на врачебную практику, школьное дъло, даже частное репетированіе §§ 24 и 27, положенія о поднадзорныхъ налагали полный запреть. Обойти постановленія этихъ драконовскихъ правилъ ссыльному тоже не удавалось, такъ какъ, въ случать нахожденія какихъ либо занятій у частнаго лица, послъднее подвергалось гоненіямъ за

облегченіе участи ссыльнаго, за простое знакомство съ нимъ. Понятно послѣ этого, если мы въ дневникѣ одного изъ кольскихъ ссыльныхъ, находимъ слѣдующую замѣтку: "...на рождествѣ у моего квартирохозяина былъ священникъ съ молебномъ. Уходя отъ него, протојерей выразился псаломщику про меня мимоходомъ: "вотъ и хорошій человѣкъ, и пригласилъ бы его къ себѣ да... полиція есть въ Колѣ".

Читатель не забудеть здѣсь вспомнить и про циркуляръ къ учителямъ народныхъ училищъ, который приведенъ мною въ одной изъ предыдущихъ главъ.

Но если подобное отношеніе къ политическимъ ссыльнымъ наблюдается со стороны болье или менье развитыхъ людей, изъ такъ называемой "помъстной интеллигенціи", то ждать отъ массы невъжественнаго населенія сознательнаго отношенія къ присутствію въ его средь политиковъ и пониманія посльдняго совершенно невозможно. Торговое мъщанство уъздныхъ городовъ еще кое какъ разбирается въ вопрось, что за люди эти таинственные политики.

"Въ Колъ, напримъръ—по наблюденіямъ одного товарища—обыватели раздъляли политиковъ на двъ категоріи или сорта. Къ однимъ обыватели питали уваженіе и считали ихъ за дъйствительныхъ, "настоящихъ" политиковъ; характерной ихъ чертой они выставляли начитанность, разсудительность, корректное серьезное поведеніе, самостоятельность, твердость воли, опредъленность ръшеній, трезвость въ отношеніи водки, сдержанность въ сферъ половыхъ отношеній, и главное, честность во всемъ.

Къ другимъ обыватели относились нъсколько иначе. Они уже не выдъляли ихъ изъ своей среды, не видъли почти никакой разницы между собой и ими".

Вотъ еще отрывокъ изъ наблюденій того же товарища, характеризующихъ отношенія обывательскаго міра къ политическимъ ссыльнымъ.

"Осипъ Агіевъ, кольскій мѣщанинъ, хозяйственный человѣкъ, любившій выпить, говорилъ разъ про N:— хорошій былъ человѣкъ—мы не разъ выпивали вмѣстѣ".

Въ N онъ цѣнилъ хозяйственнаго человѣка, при томъ общительнаго, веселаго, любившаго, какъ и онъ, выпить; въ немъ онъ видѣлъ "своего" человѣка, на убѣжденія же его не обращалъ вниманія. Да и вообще, прибавляетъ авторъ, — жители не обращали вниманія на политическія убѣжденія и оцѣнивали политиковъ по ихъ отношеніямъ къ жителямъ".

Какъ иллюстрація послъдняго обобщенія рисуется такая картина,

"Городовой Плотниковъ разсказывалъ, что N. какія то книги читаетъ, каждый вечеръ огонь до 3 часовъ утра горитъ.

- Что же онъ разсказываетъ, что читаетъ?—спрашивалъ я городового.
  - "Разсказываетъ"...
  - Что же разсказываеть?
  - "Такое разсказываеть, что будь туть жандармы?...
  - Что же именно?
  - "Такъ"...
  - О крестьянахъ, что-ли?
  - "Говоритъ и о крестьянахъ"...
  - А о начальствъ?
- "И о начальствъ тожъ; о царъ... о Богъ, напр.; несеть такую... мы думали, что онъ того... въ головъ у него неладно"...

За то каждая осязательная для населенія помощь, оказанная политиками, высоко цінилась имъ и поднимала въ его глазахъ ихъ престижъ, заставляла относиться къ нимъ съ уваженіемъ.

На кольскомъ полуостровъ, напр., лопари издавна вели тяжбу съ колонистами изъ за исключительнаго права на рыбные промыслы въ ръкахъ. До сихъ поръ интересы лопарей поддерживали повъренные изъ кольскихъ обывателей - мѣщанъ. Но какъ то они обратились за совѣтомъ къ политическому Безмѣнову, тотъ заинтересовался ихъ дѣломъ и взялся самъ хлопотать о немъ въ Питерѣ. Это вызвало особенное отношеніе къ Безмѣнову въ отдѣльности, и къ его товарищамъ вообще. Репутація политиковъ особенно поднялась послѣ одного удачнаго юридическаго совѣта, оказаннаго товарищемъ Безмѣновымъ одному изъ обывателей въ трудную для него минуту, и еще къ тому же безвозмездно.

Магическое дъйствіе на обывателей производиль факть переписки товарища Безмънова съ княземъ N. и еще какимъ то тайнымъ совътникомъ въ Питеръ".

Послѣдній фактъ, приводимый мною изъ дневника кольскаго товарища, безусловно вѣрно освѣщаетъ взаимоотношеніе обывателей и политическихъ ссыльныхъ.

Тамъ, гдѣ послѣдніе не жили замкнуто отъ населенія, не изолировали себя отъ него узкимъ кругомъ собственныхъ своихъ интересомъ, а пытались завязать связи на почвѣ его насущныхъ интересовъ, тамъ и отношенія устанавливались вполнѣ порядочныя, исключающія возможность всякихъ полицейскихъ подвоховъ и вытекавшихъ отсюда, какъ слѣдствіе, —погромовъ политическихъ колоній.

Въ свою поъздку по побережью Бѣлаго моря я самъ могъ убѣдиться въ справедливости этого положенія. Кемцы, напр., жили въ лучшихъ отношеніяхъ съ городскими обывателями; на лѣсопилкахъ у нихъ были довольно большія связи, и рабочій людъ относился къ нимъ отзывчиво и съ уваженіемъ. Въ Кандалакшъ, гдѣ въ ту пору жилъ товарищъ одиночка Андреевъ, меня радостно поразила его популярность ереди кандалакшскаго населенія.

Когда пароходъ остановился въ бухтѣ невдалекъ отъ самого поселка, къ намъ подошли десятка два кар-

оасовъ \*\*) съ рыбаками, вы вхавшими за получкой груза. Я не зналъ опредъленно, гдъ жилъ Андреевъ, и потому на-авось обратился съ разспросами о немъ къ крестьянамъ. Съ десятокъ голосовъ дружно отозвались на мой вопросъ.

— Григорій Павлычъ-то? какъ же, какъ же не знать; хорошій человѣкъ, какъ не уважать. Вы что же знакомый ему будете?"

Я отвътилъ утвердительно. Рыбаки предложили мнъ провъдать товарища.



Колонія политическихъ ссыльныхъ въ Сумскомъ посадѣ, Кемскаго уѣзда въ мартѣ 1904 г.

— Григорій Павлычъ радъ то какъ вамъ будетъ, — говорили они и хотъли во что бы то ни стало довезти на своихъ лодкахъ до берега.

Но я ограничился тъмъ, что просилъ передать товарищу имъвшіяся у меня для него вещи, а самъ остался на палубъ парохода.

Позднъе я раскаивался, что не навъстилъ Андреева.

<sup>\*) &</sup>quot;Карбасомъ" называются у туземцевъ-съверянъ большія ладьи, человъкъ на 20—30 гребцовъ и пассажировъ.

Въ Кандалакшу онъ попатъ за сопротивленіе властямъ въ Архангельскъ. Губернаторъ назначилъ его сперва на Печору, но, послъ скандала при отправкъ изъ тюрьмы \*), онъ, какъ зачинщикъ и руководитель, былъ изолированъ отъ товарищей и сосланъ въ Кандалакшу. Здъсь Андреевъ прожилъ въ одиночествъ болъе чъмъ годъ, пока къ нему не былъ присланъ другой политическій Черненковъ. Любопытно между прочимъ то, что Андреевъ стоялъ на квартиръ у волостного старшины. Андреевъ получалъ казеннаго пособія 6 р. 70 к., а волостной старшина жалованіе по должности въ 2 р. съ чъмъ-то. Только потомъ уже сельчанамъ стыдно что ли стало, и они прибавили жалованіе старшинъ до 4 р. Андреевъ высланъ былъ на 8 лътъ.

Впослѣдствіи я узналь, что просьба моя была исполнена населеніемъ Кандалакши самымъ аккуратнымъ образомъ, и что Григорій Павловичъ пользовался у крестьянъ дѣйствительно завидной репутаціей уважаемаго человѣка.

Обратное отношеніе наблюдалось въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ политическому ссыльному одиночкѣ приходилось быть піонеромъ дѣла, или гдѣ населеніе деревень состояло преимуществено изъ инородцевъ-лопарей, чуди, кореловъ.

Такъ, напримъръ, товарищъ изъ Ухты передавалъ невеселыя свъдънія о своихъ отношеніяхъ съ коренными обывателями.

"Населеніе здѣшнее боится насъ, какъ огня, и никакъ намъ не удается приручить (!) его; послѣднее время, впрочемъ, стали какъ будто немного привыкать и при встрѣчахъ на дорогахъ не бросаются по крайней мѣрѣ въ сторону; а то раньше, бывало, идешь, попадается навстрѣчу баба, и сейчасъ же стороной обходитъ; а если болѣе смѣлые ребятки къ намъ подой-

<sup>\*)</sup> Объ этомъ см. главу VШ.

дутъ, такъ бабы имъ кричатъ: "не подходите къ нимъ, они убыютъ васъ".

"Если идешь по улицѣ, то встрѣчные говорять про себя: "ворошта, \*) ворошта идутъ".

"При такомъ отношеніи весьма трудно найти квартиру, такъ какъ всякій тебя боится: "пустишь его, а онъ убьетъ тебя или въ лучшемъ случав обокрадетъ"—думаетъ про себя корелъ-домохозяинъ,

"Это критическое положеніе пришлось испытать и мнѣ, когда я искаль себѣ квартиру. Подходишь къ иному дому, а тамъ ужъ конечно видятъ, что за гусь идетъ, и сейчасъ же передъ самымъ носомъ дверь на крючокъ; такъ и уходишь дальше не солоно хлебавши. А если кто и согласится пустить къ себѣ въ избу, то заломятъ такую плату, что ее не покроешь и всѣмъ нашимъ пссобіемъ.

"Не больше пониманія политическихъ высказаль и тоть лопарь, который счель ихъ, по крайней мъръ, за царскихъ намъстниковъ, облеченныхъ неограниченными полномочіями. Сцена эта такъ характерна, въ ней такъ рельефно обрисовывается вся дикость инородцевъ-туземцевъ, въ средъ которыхъ приходилось жить политическимъ, что я приведу ее полностью.

"Подвыпившій лопарь, совершенно мнѣ незнакомый и пріѣхавшій откуда то изъ подъ Печеньги,—говоритъ кольскій товарищъ,—разъ 15 бросался мнѣ въ ноги, кланялся и говорилъ:

"Можетъ быть ты близокъ государю, можетъ быть ты посланъ отъ него,—кто тебя знаетъ".

"Его поражало очевидно то обстоятельство, что по слухамъ политики въ Колъ ни за что, ни про что получали изъ казны пособіе, жили господами, все книжки читали, все знали, чиновники ихъ остерегались и даже боялись".

<sup>\*) &</sup>quot;Ворошта" по-корельски - воры.

- "Ты что тутъ дѣлаешь",—спрашивалъ лопарь меня лукаво.
  - Ничего, отвѣтилъ я.
  - "Зачѣмъ пріѣхалъ"?
  - Я не прівхаль, меня привезли.
  - "Зачѣмъ"?
- Въ наказаніе; за грѣхи мои жить здѣсь буду, пытался я объяснить безтолковому собесѣднику.
- "А можетъ ты близокъ государю и все можешь сдълать для насъ"?
- Нътъ, Афанасій Терентьевичъ, ничего не могу; меня не любитъ государь.
- "Ты скрываешь... А почему ты знаешь, какъ меня зовутъ"—поймалъ онъ меня на словъ.
- Я слыхалъ, какъ Осипъ тебя давеча называлъ. Тогда лопарь сталъ просить себѣ лично взаймы 100 руб., но когда это не подѣйствовало, началъ жаловаться на плохое житье, на тяжелыя времена, говорилъ про какую то субсидію отъ казны для ихъ погоста или поселка.
- "Дай мнѣ 1001 рубль"—почему тысяча *одинъ* рубль это оставалось и остается для меня и по сію пору непонятнымъ. Но когда и тутъ ничего не вышло онъ спросилъ меня неожиданно:
- "Сколько возьмешь, чтобы намъ на войну не идти?, а чрезъ нъкоторое время, не добившись отъ меня желаемаго для себя,—онъ уже говорилъ:
- "Бери насъ всѣхъ! Всѣ пойдемъ, всѣ послужимъ!.."

Воть образець того пониманія, какое складывается о положеніи политическаго ссыльнаго поселенца въ головахъ полудикаго инородческаго населенія. Въ представленіи лопаря смертельный врагъ абсолютизма превратился въ всемогущаго агента правительственной власти!

Тяжело приходилось поэтому тымъ политикамъ, ко-

торые, живя въ одиночку по инородческимъ поселкамъ, были окружены его темнымъ и невъжественнымъ населеніемъ. Словомъ не съ къмъ перекинуться, не съ къмъ обмъняться живою мыслью, нътъ ни заработка, ни достаточнаго питанія, ни матеріальной, а тъмъ болье медицинской помощи! Мракъ полярной ночи, мракъ населенія, мракъ въ самомъ себъ отъ всей этой жестокой обстановки, въ которой едва теплилась собственная твоя жизнь, — начинали немилосердно угнетать душу и умъ человъка.

Малъйшаго повода со стороны администраціи достаточно бывало въ такихъ случаяхъ, чтобы вылилась наружу ярость протеста, накоплявшагося мъсяцами и годами въ душъ изстрадавшагося ссыльнаго. Тогда начиналась борьба между ссылкой и ея угнетателями; не всегда она оканчивалась успъхомъ для протестантовъ и—vae victis! — ихъ ждали новыя репрессіи въ видъ выселеній, тюрьмы, а то и увеличенія срока ссылки. Узелъ еще туже затягивался въ такихъ случаяхъ на шеъ взывавшаго о помощи...

## ГЛАВАХУ

Попытки правительства урвзать пособіе политическихь — Борьба ссылки противъ правительственныхъ прижимокъ — Бъгство керельской колоніи отъ голодной смерти. — Денежная помощь увздной ссылкъ изъ кассы архангельской колоніи. — Опросные листки. — Организація кольской кассы взаимопомощи и ея функціи.

Нътъ возможности перечислить здъсь всъхъ фактовъ, свидътельствующихъ о неутомимыхъ заботахъ правительства по отношенію къ опекаемой имъ ссылкъ. Я остановлюсь лишь на нъкоторыхъ совсъмъ еще недавнихъ событіяхъ въ хроникъ борьбы ссылки съ администраціей.

Правительству показалось излишней расточитель-

ностью отпускать на пособіе ссыльнымъ денежныя суммы въ прежнихъ размърахъ. Правительству, милліонныя хищенія котораго изъ народнаго кармана издавна извъстны всему міру, правительству, безконтрольное хозяйство котораго породило невъроятную систему взяточничества, тунеядства, а то и просто казнокрадства, этому правительству вдругъ стало до очевидности ясно, что оно съумъетъ поднять свои финансы и улучшить общее положеніе своихъ финансовыхъ операцій, съэкономивъ нъсколько сотенъ рублей въ ассигновкахъ на пособіе полуголодной ссылкъ. Но то, что для экономныхъ бюрократовъ было лишь пустой формальностью, сводившейся къ сочиненію лишняго циркуляра, для недовдавшей, измученной ссылки имъло значеніе новыхъ лишеній и репрессій.

Итакъ, начались вычеты изъ пособій.

Въ Керети, гдъ политическій рабочій получаль ежемъсячно 6 р. 75 к., ему скидывають 30 коп. Въ Кеми, въ Сорокахъ продълывается то же самое. Циркуляръ не обощелъ, конечно, и другихъ политическихъ колоній, выжавъ отовсюду гроши и сколотивъ ихъ въ сотни рублей.

30 копеекъ—велики ли деньги! Въдь это выходить по копейкъ въ день, стоитъ ли изъ-за грошей поднимать исторію, подумаетъ въроятно иной читатель. Но такому читателю не слъдуетъ забывать, что для людей у которыхъ не хватало хлъба и картофеля, которымъ предоставлено, какъ это было въ Колъ, питаться кислой рыбой и небольшими порціями риса, и 30 коп. представляли собой огромную цънность. Ему не слъдуетъ также забывать, какое значеніе имълъ для ссыльнаго во время поднятый протестъ, во время начатая борьба съ административной тактикой постепеннаго закабаленія ссылки. Да, наконецъ, всякому будетъ понятно то чувствительное реагированіе, которое острой болью сказывается въ организмъ зажатаго въ тискахъ

человъка съ каждымъ новымъ поворотомъ винта. Наоборотъ, надо лишь удивляться тому чудовищному терпънію нъкоторыхъ изъ политическихъ колоній, которыя при отстаиваніи своихъ пособій прибъгали къ лойяльнъйшимъ формамъ борьбы вродъ телеграммъ, посылавшихся администраціи. Керетяне, напр., послъ уменьшенія пособія, отправили губернатору слъдующую телеграмму: "мы не имъемъ болъе силъ голодать. Просимъ перевода Шенкурскъ, Онегу, Архангельскъ, Холмогоры. Если не будетъ отвъта черезъ недълю, слагаемъ съ себя всякую отвътственность.

Люди тратили послъднія сбереженія, чтобы снестись съ губернаторомъ; мало того, они оплачивали для него даже отвъть въ 20 словъ. Губернаторъ, какъ и слъдовало ожидать, воспользовался любезно предоставленнымъ ему отвътомъ, чтобы отказать политическимъ въ переводъ. Тогда керетяне ръшаются идти пъшкомъ изъ Керети въ Архангельскъ. Въ письмъ отъ 7 марта 1905 г. одинъ изъ товарищей рабочихъ пишетъ:

"Мы приняли слѣдующее рѣшеніе: вещи свои оставимъ у кого-либо здѣсь, а возьмемъ по 2 пары бѣлья и хлѣбъ въ мѣшкахъ и отправимся въ Архангельскъ. Насъ 10 человѣкъ. Если насъ остановятъ на дорогѣ, мы не пойдемъ обратно добровольно. Если насъ станутъ битъ, то мы рѣшили защищаться до послѣдней капли крови; если же насъ приведутъ связанными, обратно, мы уйдемъ завтра снова. Въ случаѣ, если намъ удастся добраться до Кеми, то прихватимъ и оттуда товарищей.

"Здѣсь, понимаете, не важны эти 30 коп., а важно то, что сегодня 30 коп., завтра 30 коп., а послѣ завтра они и совсѣмъ могутъ не выдать. Правительство хочеть, чтобы мы не могли совсѣмъ дышать, но это ему не удастся. Теперь мы распродаемъ все свое, готовясь въ дорогу. Наше время еще впереди".

Другой товарищъ изъ Керети же разсказываетъ по

дробно о самомъ путешествіи. Вотъ выдержка изъ его письма:

"Полиція, узнавъ о нашихъ намъреніяхъ, стала дъйствовать на всъхъ парахъ и принимать энергичныя міры къ ихъ пресівченію. Она созвала сельскій сходъ, гдф говорила о нашихъ намфреніяхъ и обязала всъхъ не давать намъ лошадей. Квартирохозяева обязаны, въ случав нашего исчезновенія, доносить немедленно о томъ полиціи. Всвиъ, вообще, рекомендуется слъдить за нами. Одновременно съ этимъ приставъ мобилизировалъ всв имввшіяся у него силы: 10 десятскихъ, 2 городовыхъ и одного урядника, которые стерегли насъ днемъ и ночью. По деревнъ разнесся даже слухъ, что мы хотимъ убъжать "убить царя", и потому каждый долженъ насъ стеречь. Не смотря однако на всѣ эти мѣры, въ назначенный день ночью намъ всъмъ за исключениемъ одного товарища, оставшагося по нашему ръшенію въ Керети, удалось благополучно выбраться изъ села и направиться въ Кемь. За ночь до 9 часовъ утра мы прошли двъ станціи-40 версть, безъ особыхъ приключеній, если не считать того, что всякій разъ, услыша звонокъ вхавшихъ позади или впереди насъ подводъ, намъ приходилось ползти по глубокому снъгу, прячась въ немъ.

"На второй станціи мы неожиданно наткнулись на урядника, встръчавшаго и провожавшаго здъсь архангельскій Красный Кресть. Увидя насъ, онъ остановиль Красный Крестъ и заявиль, что не дастъ намъ идти дальше. Скоро затъмъ прибыла за нами и погоня.

"Какъ оказалось, въ Керети рано утромъ узнали, что насъ нѣтъ въ поселкѣ. Приставъ сейчасъ же послаль телеграмму губернатору о нашемъ общемъ побътѣ и разослалъ изъ Керети по всѣмъ дорогамъ погони. До первой станціи за нами гнались всѣ десятскіе и городовые, думая вѣроятно, что мы окажемъ активное сопротивленіе.

"Черезъ сутки мы были снова на прежнемъ мъстъ, и приставъ составилъ протоколъ объ общемъ побъгъ.

"Наша охрана еще болѣе усилила свою бдительность... Однако черезъ 2 дня трое изъ насъ опять ушли. Снова вся деревня на ногахъ, снова погоня по всѣмъ дорогамъ, и снова телеграмма губернатору. Черезъ два дня послѣ ухода троихъ ушли еще трое; общій переполохъ и телеграмма повторяются, но черезъ 3 дня всѣ шестеро бѣглецовъ сами возвращаются обратно въ деревню въ то время, когда послѣдняя погоня находилась еще въ дорогѣ. Составляется опять протоколъ на временно скрывавшихся товарищей. По возвращеніи, приставъ просилъ насъ прекратить побѣги, такъ какъ онъ ждетъ телеграмму отъ губернатора, мы же настаивали, чтобы онъ отправилъ телеграмму губернатору объ удовлетвореніи нашихъ требованій до распутья и дали ему 2 дня сроку.

"19 марта онъ телеграфировалъ. Телеграмма подъйствовала, и утромъ на слъдующій день губернаторъ извъстилъ насъ, что впредь, по распоряженію департамента полиціи, мы будемъ по прежнему получать 6 р. 75 к. ежемъсячнаго пособія. Этимъ нашъ протестъ и окончился".

Борьба изъ за 30 коп. кончилась въ Керети уступкой ссылкъ. Керетяне съумъли упорствомъ отстоять свое требованіе: 6 р. 75 к. по прежнему выдавались каждому изъ нихъ. Но вопросъ въ томъ, можно ли было, вообще, существовать на эти деньги въ теченіе цълаго мъсяца. По разсчету одного изъ ссыльныхъ, оказывается, что "если высчитать минимальную плату за квартиру въ 2 рубля, то остается на всѣ наши потребности по 4 р. 75 к. На вопросъ: можно ли прожить на эти средства,—отвъчу, что можно лишь не умереть съ голоду. Заработковъ же у насъ никакихъ нътъ, если не считать 2—3 товарищей, которые иногда зарабатываютъ понемногу. Наша колонія рѣшила, что съ по

мощью полученныхъ отъ васъ \*) 15 руб., мы сможемъ прожить инсколько мысяцевъ" \*\*).

Упоминаемые здёсь 15 руб. были высланы на помощь керетской колоніи отъ архангельскихъ политическихъ. Какъ болёе многочисленной и состоятельной, архангельской колоніи не разъ приходилось поддерживать своей кассой уёздную ссылку. Ссуды, выдававшіяся ею въ такихъ случаяхъ, бывали заимообразными или безвозвратными, смотря по обезпеченности обращавшихся за ними. Чаще онё носили характеръ экстренныхъ, неотложныхъ пособій, и тогда бравшіе не были обязываемы возвращать ихъ обратно; экстренность же вызывалась чаще всего острымъ недоёданіемъ, общимъ обёдненіемъ отдёльныхъ ссыльныхъ колонистовъ или цёлыхъ колоній.

Кризисы въ бытѣ уѣздной ссылки отчасти предотвращались ея мѣстной организаціей. Создавалась, съ общаго согласія и при общемъ содѣйствіи, касса взаимопомощи, иногда устраивались общія столовыя и библіотека. Кассы существовали почти повсюду, гдѣ число политическихъ ссыльныхъ приближалось къ десятку, и гдѣ на ряду съ, такъ называемыми, привиллегированными жили рабочіе и крестьяне. Съ той же цѣлью выясненія положенія уѣздныхъ политическихъ, архангельскіе товарищи обратились къ нимъ съ опроснымъ листкомъ, гдѣ были перечислены всѣ вопросы, необходимые для ознакомленія съ ихъ жизнью.

Листки содержали въ себъ 6 рубрикъ, болъе или менъе охватывавшихъ собою существенныя стороны быта политической ссылки. Привожу его здъсь дословно, какъ документъ, свидътельствующій о попыткахъ объединить архангельскую ссылку столь насущной организаціей взаимопомощи.

<sup>\*)</sup> Т. е. отъ архангельской колоніи.

<sup>\*\*)</sup> Курсивъ автора.

- 1) Сколько членовъ у васъ въ колоніи въ настоящее время? Сколько изъ нихъ получаетъ казеннаго пособія 7 рублей и сколько 15 р.? Сколько не получаетъ совсѣмъ?
- 2) Имъется ли увасъ какая либо организація самопомощи, и если имъется, то какая именно? Касса или уравнительное распредъленіе казенныхъ пособій?
- 3) На какихъ началахъ дъйствуетъ касса? Есть ли опредъленный взносъ и какой именно: процентное обложение въ формъ прогрессивнаго подоходнаго налога или простое обложение?
- 4) Какою мъстною суммой располагаетъ обычно касса, и какъ обычно распредъляются деньги (на какія нужды)? Есть ли правленіе кассы, или вопросы каждый разъ ръшаются на общемъ собраніи?
- 5) Какую сумму въ мѣсяцъ необходимо имѣть въ кассѣ, чтобы устранить общую нужду въ коколоніи?
- 6) Нужна ли помощь со стороны, и если нужна, то въ какой формъ: единовременная или регулярная? Если регулярная, то въ какомъ размъръ въ мъсяцъ?

Кольская колонія была одна изъ тѣхъ, которыя живо и сочувственно отнеслись къ иниціативѣ архангельцевъ. Не ограничиваясь своей внутренней организаціей взаимопомощи, они успѣшно вели сношенія съ удаленнымъ на сотни верстъ губернскимъ городомъ. Предложеніе кольскаго ссыльнаго Пулавскаго основать кассу нашло у остальныхъ дружную поддержку. Правда, операціи ея сводились къ копѣечнымъ оборотамъ, особенно первое время; въ моментъ своего основанія, въ кружкѣ кольской коммуны насчитывалось всего 2 р. 32 коп. Но это не мѣшало коммунистамъ надѣяться на лучшія времена.

..., Хорошій быль тогда день", —товарищь говорить здѣсь о днѣ основанія кассы—, хоть на дворѣ въ то время дуль NNW, и то снѣгъ шелъ (22-го мая), то дождь, то крупа; хоть термометръ Цельзія показываль не больше 4,7°, а минимальный—даже 0,4°, какъ будто стараясь охладить нашъ пылъ, стараясь вернуть къ суровой дѣйствительности; тѣмъ не менѣе, намъ было хорошо. Всѣ мы тогда вѣрили другъ въ друга, мечтали о хорошемъ, лучшемъ будущемъ, легкомъ будущемъ, благодаря товарищеской взаимности въ помощи. Считая прошлое за прошлое, за минувшій кошмаръ, мы бодро и смѣло, даже дерзко смотрѣли впередъ".



М. Ю. Гольштейнъ въ своей архангельской лабораторіи.

И основанная касса "оправдала возлагавшіяся на нее надежды".

"Въ теченіе 6 мѣсяцевъ,—говорится въ отчетѣ объ ея дѣятельности,—она служила тѣмъ источникомъ, откуда каждый членъ колоніи въ минуту острой нужды могъ достать нужную ему сумму денегъ. Это была первая и главнѣйшая цѣль кассы. Смыслъ и значеніе ея

легко можно себѣ представить, если принять во вниманіе, что въ Колѣ намъ негдѣ было достать средствъ на немедленное удовлетвореніе потребностей. Хоть ложись да умирай или бѣсись въ безсильной тоскѣ и злобѣ.

"Чтобы получить ссуду изъ кассы, нужно было получить согласіе колоніи или большинства ея. Въ первый періодъ существованія кассы для полученія ссуды, не превышавшей 2 рублей, не требовалось созыва согласія общаго собранія колоніи. Кассиръ могъ каждому члену колоніи выдать 2 р., безъ всякихъ формальностей, если только въ кассъ были деньги. Но впоследствіи это право кассира было отменено, въ виду невозможности для колоніи имъть во всякое время точныя свъдънія о состояніи кассы. Но было неудобно для выросшей количественно колоніи собираться немедленно всякій разъ, какъ только кому нибудь понадобилась экстренно небольшая сумма денегъ. Чтобы не созывать изъ-за одного этого собраній, кассиръ, въ случав экстренной нужды просителя, или самъ обвгалъ товарищей, или просителя посылалъ опросить членовъ колоніи о согласіи ихъ на выдачу изъ кассы потребной ссуды.

"Немножко рискованъ былъ этотъ обычай, но, къ счастью, ни одного недоразумънія не возникло на этой почвъ, никто не возражалъ противъ примъненія въ нъкоторыхъ случаяхъ именно такого способа полученія согласія колоніи. Впослъдствіи, чтобы избавить просителя отъ нравственной пытки, которую онъ долженъ былъ испытывать въ присутствіи другихъ, обращаясь къ нимъ за ихъ согласіемъ на выдачу ссуды, и чтобы дать членамъ колоніи возможность быть болье свободными въ дачъ или недачъ согласія на выдачу ссуды, принято было за правило: заявлять о своей нуждъ кассиру и указывать размъръ желаемой ссуды, а на общемъ собраніи колоніи, въ отсутствіи проси-

теля, обсуждать вопрось—въ состояни ли касса выдать просимую сумму, и какъ она можетъ облегчить просителю возвратъ ссуды.

"Размъры выдаваемой каждому члену ссуды не были ограничены заранъе. Размъръ ссуды опредълялся каждый разъ общимъ собраніемъ колоніи. Равнымъ образомъ, въ каждомъ отдельномъ случав определялись и условія ссуды. Принято было только за правило выдавать ссуды съ возвратомъ. Если въ кассъ оказывалось достаточно средствъ, она должна была покрывать расходы по общеколоніальнымъ предпріятіямъ и, такимъ образомъ, служить источникомъ средствъ на удовлетвореніе общеколоніальныхъ потребностей. Нужно было, напр., послать письмо отъ имени колоніи въ другую колонію, касса должна была оплатить почтовые расходы. Нужно было пріобръсти переплетные матеріалы для колоніальной библіотеки, касса должна была дать средства на ихъ покупку. Нужно было послать телеграмму губернатору съ жалобой отъ имени колоніи на задержку исправникомъ мъсячнаго казеннаго пособія, телеграмма оплачивалась кассой. Въ счеть кассы предполагалось выписывать журналы и газеты для колоніи. Выписывалась оптомъ провизія для колоніи; касса, временно, до составленія расчетной по этой операціи таблицы, оплачивала расходы по операціи.

"Затьмъ на обязанности колоніальной кассы лежала выдача пособія тьмъ нуждающимся политическимъ ссыльнымъ, которые провзжали черезъ Колу. Размъръ пособія былъ опредъленъ въ 40 коп. суточныхъ, кокорыя должны были выдаваться провзжающему на содержаніе во время пути по расчету до ближайшей колоніи политическихъ ссыльныхъ. На практикъ это правило не пришлось примънить ни разу.

"Откуда же брала средства касса на удовлетвореніе нуждъ колоній? Основной капиталъ въ 2 р. 32 к.

образовался изъ остатковъ отъ присланныхъ изъ Архангельска денегь на нужды товарищей и изъ добровольныхъ пожертвованій нокоторыхъ членовъ колоніи. Основывая кассу, колонія разсчитывала, что изъ Архангельска ей будуть временами помогать деньгами. Заранъе ръшено было, что деньги эти не будутъ раздаваться по рукамъ, какъ это ранве практиковалось, а будуть вноситься въ кассу, откуда каждый нуждающійся будеть брать, сколько ему нужно, съ возвратомъ. Предполагалось, что такимъ образомъ касса не исчезнетъ совсѣмъ съ лица земли. А чтобы придать кассѣ болъе прочности въ существованіи, чтобы обезпечить ей постоянный источникъ средствъ къ существованію, ръшено было, что каждый членъ, колоніи, какъ только получить, откуда-бы то ни было, какую нибудь сумму денегъ, отъ родныхъ ли, отъ знакомыхъ или незнакомыхъ, или отъ казны, все равно, долженъ внести въ кассу по пятачку съ рубля. Такъ какъ каждый изъ членовъ колоніи, помимо всего прочаго, ежемъсячно получаль отъ казны по 8 руб., а привиллегированные даже по 13 р. 25 к., то каждый изъ членовъ такимъ образомъ обезпечивалъ кассъ регулярный источникъ по меньшей мъръ въ 40 коп. ежемъсячно. Освобождены были отъ всякихъ взносовъ въ кассу лица, добровольно послъдовавшія за своими ссыльными членами семьи въ Колу; но и имъ предоставлялось право дълать, наравнъ съ другими, взносы въ кассу, если, конечно, они того пожелали бы.

"Такимъ образомъ существованіе кассы обезпечивалось возвратомъ ссудъ, а ростъ ея обезпечивался по стояннымъ и регулярнымъ источникомъ:  $5^{0}/_{0}$  сборомъ, съ одной стороны, и случайными поступленіями въ видъ пожертвованій и пособій,—съ другой.

"Возвращались ссуды въ общемъ аккуратно, точно также и 50/0 сборъ поступалъ почти безъ задержекъ. Въ этомъ отношеніи іюнь мѣсяцъ былъ медовымъ мѣ-

сяцемъ колоніальной кассы, какъ, впрочемъ, и въдругихъ отношеніяхъ его можно было назвать медовымъ мѣсяцемъ всей нашей колоніи. Всѣ члены колоніи вѣрили тогда въ себя и другихъ, и всѣ честно относились къ своимъ обязанностямъ по колоніи. По этому на взносъ процентовъ въ этомъ мѣсяцѣ можно смотрѣть, какъ на дѣйствительный показатель заработка товарищей, чего нельзя сказать про послѣдніе мѣсяцы существованія колоніи и кассы.

"Храненіе кассы было поручено колоніей одному изъ членовъ, который обязанъ былъ давать ежемѣсячно предъ общимъ собраніемъ отчетъ о приходѣ, расходѣ и состояніи кассы. Для этого онъ могъ вести запись, но, по возможности, конспиративную, такъ, чтобы въ случаѣ преслѣдованія со стороны полиціи не могли пострадать ни касса, ни ея участники.

"Съ помощью кассы мы произвели три коммерческія операціи: 1) выписали изъ порта Владиміра (изъ Еретиковъ, по прежнему названію) чаю, сахару и кофе; 2) получили изъ Архангельска провіантъ на зиму въ кредитъ; 3) повторена была первая операція.

"Заказъ въ портъ Владиміра произведенъ сперва въ видъ опыта. Собраны были деньги, по мъръ силъ, и сверхъ того взяты изъ кассы колоніальной 5 р. съ возвратомъ. Дъло было въ іюнъ или іюлъ, теперь точно пе помню. Черезъ нъкоторое время намъ прислали оттуда: 5 ф. чаю по 70 к. (вмъсто 1 р. въ Колъ, тотъ самый сортъ, что Перловъ продаетъ по 1 р. 80 к. въ Россіи), около 4 пудовъ сахару по 3 р. пудъ (вмъсто 3 р. 20 к., а потомъ вмъсто 3 р. 60 к., 4 р. и 4 р. 80 к. за пудъ въ Колъ) и 1 пудъ кофе 8 р. (вмъсто 12 р. въ Колъ). Получили и разверстали все благополучно, безъ нареканій. Пересылка обощлась въ 33 коп. за все. Вторая партія была по своему характеру болъе сложной.

"Въ Колъ собралось нашего брата много; зима длин-

ная, холодная, темная грозила намъ дороговизной продуктовъ и невозможностью достать ихъ гдъ либо, помимо Колы, болье, чъмъ въ течение полугода, а нъкоторыхъ предметовъ, какъ картофель, капуста совсвмъ нельзя было купить и въ Колъ. Средства у товарищей, особенно у семейныхъ, были мизерныя, а цъны на продукты стояли въ Колъ не малыя. Судите сами: черный хлвоъ продавался по 3 коп. за фунтъ, бълый хлвоъ по 7 коп., а крендели 10 коп. фунтъ Мука ржаная лътомъ продавалась по 1 р. 40 к. за пудъ, а зимой тіnimum 5 р. 20 к. и 4 р. 50 к. мъщокъ (меньше мъшка не продають). Мясо коровье въ Колф, вообще, трудно достать, а лътомъ его прямо выписывають изъ Архангельска. Даже оденье мясо лътомъ не всегда можно достать, а лишь по счастливой случайности или по заказу убыть оленя. Оленина-солонина продавалась лвтомъ по 7 коп., а свъжая оленина только осенью и зимой по 6 коп. Баранъ живой лътомъ стоилъ 3 р. 80 к. (шкуру обратно). Медвъжатину лътомъ, когда бывала, покупали по 13 коп. фунтъ. Однимъ словомъ, мясо въ Колъ льтомъ ръдкость. А оленину не всякій выносить. Рыбный столъ богатъ и не дорогъ, но къ нему надо привыкнуть. Молока зимой въ продажъ тоже не бы-

"Въ Архангельскъ цѣны на продукты были ниже кольскихъ цѣнъ. Поэтому невольно возникала у нѣкоторыхъ изъ насъ мысль достать провизію прямо изъ Архангельска. Началась агитація среди товарищей, созывались нѣсколько разъ колоніальныя собранія, нѣсколько разъ они кончались ровно ничѣмъ. Въ концѣ концовъ рѣшили позондировать въ архангельской колоніи почву на счеть кредита въ сто рублей на провизію. Отвѣть изъ Архангельска привелъ всѣхъ въ восторгъ.

"Кредить на просимую вами сумму (100 р.)—писали архангельцы—мы можемъ устроить для васъ въ одномъ

изъ здѣшнихъ магазиновъ, при одномъ однако условіи, а именно: вы и N. должны поручиться, что кольская колонія будеть дѣйствительно высылать ежемѣсячно не меньше 10 р. Магазинъ согласенъ сдѣлать разсрочку на 5 мѣсяцевъ, въ теченіе которыхъ ему должна быть уплачена сполна вся сумма. Если вы ручаетесь, что уплатите хоть половину т. е. 50 р., то мы постараемся уплатить остальные во время, присылать же вамъ деньги въ Колу (какъ раньше) не будемъ. Отвѣтьте же точно, можете ли поручиться за аккуратную высылку 10 р. въ мѣсяцъ, и если—да, то пришлите списокъ пужныхъ вамъ припасовъ. Кромѣ муки черной и бѣлой, картофеля и керосина, могутъ выслать зелень и уксусъ, который вамъ въ Колѣ, какъ говорятъ, необходимъ въ качествѣ предохранительнаго вещества".

"Долго мы не могли сговориться, что же собственно выписать изъ провизіи. Что выписать намъ было необходимо, это было несомнънно для всъхъ насъ. Мы всъ единогласно ръшили согласиться на условія кредита. Но бъда была въ томъ, что намъ нужно было и то, и другое, и третье, —и все чуть не въ равной степени. Требовалось, напр., на нашу колонію одной муки черной 100 пуд., что по меньшей мъръ должно было стоить 100 р. Для другихъ предметовъ денегъ не оставалось. Если же потребовать одной бълой муки, то ея тоже нужно было намъ не мало, по меньшей мъръ пудовъ 50, что составило бы около 100 р. Тоже самое и съ картофелемъ, потребное количество котораго мы опредълили въ 200 пудовъ. Тоже и съ керосиномъ, котораго въ "нашей" странъ "2-хъ мъсячной ночи", намъ, книжникамъ, по нашему исчисленію необходимо было имъть въ количествъ, по меньшей мъръ, 45 пудовъ. А тамъ нужно было и пшена выписать, не для роскоши, конечно, а для каши. А въ видъ роскоши, спеціально для каши, вмъсто масла пуда три сала. Согласны были и капусту получить, и лукъ и эссенцію, если только

отъ кредита будетъ остатокъ. Такъ мы и написали въ Архангельскъ товарищамъ, что вотъ, молъ, каковы наши потребности, которыя мы должны покрыть кредитомъ въ сто рублей. Во всякомъ случаѣ мы просили выслать намъ черной муки 25 пуд, крупчатки 3 мѣшка, картофеля 50 пуд. и керосина пудовъ 15".

"16 августа была получена изъ Архангельска первая партія товара. А въ началѣ октября вторая и послѣдняя. Такимъ образомъ кольская колонія получила изъ Архангельска:

| Итого                               |   | 172 n | 11 E. |
|-------------------------------------|---|-------|-------|
| " " ящиковъ " " капусты.            | • | 0,    | 60 "  |
| Стоимость мъшковъ изъ подъ овощей.  |   |       |       |
| 2 бочки керосину съ 17 пуд. 22 ф    |   |       |       |
| Уксусной эссенціи 20 бутылокъ       |   |       |       |
| 1 мъщокъ луку въ 2 пуда             |   |       |       |
| 2 ящика капусты съ 340 кочнями      |   |       |       |
| Сушеной зелени 20 фунтовъ           |   |       |       |
| 12 мъшковъ картофеля въ 50 пудовъ . |   |       |       |
| Пшена 1 мъшокъ въ 5 пудовъ          |   |       |       |
| " 2 сортъ, 2 мъ́шка                 |   |       |       |
| Крупчатки (1-й сортъ) 4 мъшка       | • | 32 "  | _     |
| Муки ржаной 10 м шковъ на сумму .   |   | 45 p. | 40 к. |
| Tiphani onbotta.                    |   |       |       |

Итого . . . 172 р. 11 к

"Надо было расплачиваться. Оставалось опредълить кто и сколько изъ членовъ колоніи долженъ быль внести въ кассу въ уплату долга.

"Подвели итоги полученной провизіи, оказалось, что отпущено намъ было на 172 р. 11 к. но такъ какъ 50 руб. уплачивала за насъ Архангельская колонія, то на нашей обязанности было собрать и переслать остальные 122 р. 11 к.; чтобы никому не было обидно, ръшили, что, кто больше возьметь провизіи, тотъ больше и заплатитъ".

Съ теченіемъ времени, долгъ былъ погашенъ, и

кредитныя операціи кольской колоніи благополучно доведены до конца,

По образцу кольской колоніи, дъйствовала касса кемскихъ политическихъ ссыльныхъ, съ той лишь разницей, что операціи ея, въ виду болье сносныхъ условій жизни, не отличались той широтой, какая охарактеризована выдержками изъ отчета кольской организаціи взаимопомощи.

Такъ боролась ссылка съ одолъвавшей ее нуждой этомъ глухомъ районъ Архангельской губерніи. Необходимо было затратить массу энергіи, терпънія, быть готовымъ къ всевозможнымъ лишеніямъ, прежде чъмъ путемъ крайняго напряженія силъ можно было добиться извъстныхъ облегченій въ условіяхъ физическаго существованія. Но и здісь, какъ всюду, это было только одной стороной жизни политическихъ колоній. Другая, болье постоянная въ своемъ воздійствіи и труднье поддававшаяся ограничительнымъ стремленіямъ и сопротивленію ссыльныхъ революціонеровъ, заключалась въ тяжести нравственныхъ страданій, вызывавшихся полицейскимъ надзоромъ, его конкретнымъ выраженіемъ въ формъ "положенія" и исключительными требованіями, періодически врывавшимися въ жизнь ссылки въ видъ произвольныхъ административныхъ распоряженій. Борьба съ последними требовала отъ политической ссылки несравненно большей подготовки и организованности, вслъдствіе чего отсутствіе послідней приводило, за різдкими исключеніями, какъ я это всюду старался показать, не къ удовлетворенію требованій протестовавшихъ, а къ новымъ правительственнымъ репрессіямъ. Починъ въ смыслѣ общей организаціи, которая охватила бы собой не только отдъльныя села и города, но и цълый районъ, былъ сдъланъ колонистами Печорскаго увзда. Чтобы читателю яснье было, на основы какихь навыковь къ жизни пришлось созидать ее товарищамъ, мнѣ необходимо

остановиться на изложеніи тѣхъ особенностей восточныхъ районовъ, архангельскаго края, въ отдѣльныхъ пунктахъ которыхъ жили политическіе ссыльные.

## В. Ссылка Онежскаго и Шенкурскаго утздовъ.

## ГЛАВА ХУ.

Географическое положеніе увада. — Онежская колонія политическихь ссыльныхь, ея численность и кружки гамообразованія. — «1-ое Мая» въ Онегв. — Высылка Шуланкина и д-ра Савина. — «Въломорскій союзъ соціаль-демократовъ». — Полиція искореняетъ крамолу. — Ворзогорская ссылка.

Три уъзда Архангельской губерніи: Холмогорскій, Онежскій и южный Шенкурскій считались въ средъ ссыльныхъ наиболье благопріятными мъстами политической ссылки.

О положеніи въ первомъ я уже говорилъ въ главахъ III—VII своихъ очерковъ. Упомяну лишь еще, что въ Холмогорскомъ увздв было всего 5 пунктовъ, гдь имълись политическія колоніи ссыльныхъ; въ самихъ Холмогорахъ считалось 15-17 человъкъ, въ остальныхъ же селеніяхъ: Копачевъ, Сів и Обозерской жили товарищи одиночки; въ Емецкъ, богатомъ селъ, число политическихъ не поднималось выше 5. По разсказамъ емецкихъ ссыльныхъ, прівзжавшихъ на короткую побывку въ Архангельскъ, Емецкъ былъ однимъ изъ тъхъ ръдкихъ селъ, гдъ политическимъ ссыльнымъ жилось сравнительно легко, и гдв отношенія съ населеніемъ не оставляли желать ничего лучшаго. Даже внъшній видъ этого села говориль объ его исключительномъ положеніи. Солидно выстроенные двухъэтажные дома, чистые и помъстительные, придавали ему видъ увзднаго зажиточнаго городка, и Емецкъ могъ дъйствительно поспорить съ Холмогорами за первенство въ убздъ. Въ селъ получался рядъ луч-



Онежская колонія политичеснихъ ссыльныхъ.

шихъ газетъ и журналовъ, которые обыватели предоставляли въ пользованіе политическимъ ссыльнымъ. Квартирный вопросъ, за малочисленностью политическихъ квартирантовъ, не обострялся здѣсь, какъ въ другихъ мѣстахъ, и холмогорцамъ оставалось констатировать, что жизнь емецкихъ товарищей не требовала съ ихъ стороны заботъ и вмѣшательства.

Сосъдями холмогорцевъ были онежцы и шенкурцы. Онежскій увздъ занимаеть довольно узкую полосу на западъ отъ Архангельска вдоль глубоко вдавшейся въ материкъ онежской губы. Единственнымъ его преимуществомъ, которымъ дорожила ссылка, было сосъдство съ Архангельскимъ убздомъ и близость самому Архангельску. Почта, которою жили ссыльные, приходила сюда чаще; нежели въ болъе отдаленные увзды, да, сверхъ того, и распутье не было здвсь такимъ длительнымъ и тяжелымъ, какъ въ восточныхъ и западныхъ районахъ губерніи. До увзднаго города шелъ постоянный трактъ, по которому велись оживленныя сношенія съ Архангельскомъ, а літомъ сюда заходили пароходы и шхуны поморъ. Сравнительная нормальность въ сношеніяхъ съ внъшнимъ міромъ отражалась и на населеніи Онеги; жители ея не-были такими дикарями, какъ туземцы Колы и Печоры, являли собой типъ болъе культурнаго человъка. Во всемъ остальномъ Онега и Онежскій убздъ носили на себъ общія черты суроваго архангельскаго края: нездоровый климать, болотистая низинная мъстность, ръдкость населенія—82,0 на квадратную милю, -- отсутствіе заработковъ и интереса къ мъстной жизни и здесь были больнымъ местомъ въ жизни политическихъ ссыльныхъ.

Въ Онегъ, въ началъ 1903 года, собралась значительная колонія, увеличившаяся въ 1904 г. до 30 человъкъ. Небольшія группы политическихъ жили помимо того въ селахъ: Варзогорахъ и Посадскомъ. Бытъ онеж-

цевъ, сравнительно съ бытомъ сосъднихъ колоній отличался большимъ разнообразіемъ. Среди политическихъ нашлись люди, съумъвшіе своей энергіей и бодростью духа скрасить незавидное положение товарищей, внести въ ихъ среду интересъ и осмысленность существованія. Къ нимъ надо прежде всего отнести д-ра И. Н. Савина и мельника Шуланкина. Оба были сосланы по дълу соціаль-демократическихъ организацій. На § 27 положенія, воспрещавшій ссыльнымъ врачебную діятельность, Савинъ обращалъ мало вниманія. Въ короткое время онъ составилъ себъ во мнъніи обывателей репутацію знающаго врача, всегда отзывчиваго къ нуждамъ населенія, помогавшаго каждому совътомъ и дъломъ. Въ товарищескомъ кругу, по иниціативъ тъхъ же лицъ, велись занятія, устраивались литературные вечера. Полиція зам'вчала ту роль, которую играли оба товарища въ онежской колоніи, и искала лишь случая, чтобы создать "законное основаніе" для ареста и высылки ихъ въ болъе безопасныя мъста.

Въ май 1904 года онежцы, на ряду съ другими колоніями, демонстративно отпраздновали рабочій праздникъ 1-ое мая. \*) Колонія собралась на общей квар-

<sup>\*)</sup> Первомайскій праздникъ ежегодно отмічался архангельской ссылкой. Помимо Архангельска и увздныхъ городовъ, гдъ въ день 1-го мая устраивались товарищескія собранія съ пъніемъ, ръчами и общимъ часпитіемъ или объдомъ, даже такіе глухіе поселки Печорскаго убзда, какъ с. Ижма, не забывали о международномъ праздникъ труда. Въ Сумскомъ посадъ Кемскаго уъзда мъстная полиція внесла въ праздничную программу не мало неожиданнаго оживленія и смъха. Колонисты рышили отправиться на маевку въ окрестности села; размъстились по карбасамъ, но не успъли вытахать на взморье, какъ на берегу показалась встревоженная фигура урядника. Онъ неистово махалъ руками и требовалъ немедленнаго возвращенія. Оказалось, что приставъ посада замътилъ отъвздъ политическихъ и распорядился черезъ урядника вернуть ихъ, во что бы то ни стало. Урядникъ бросился со всъхъ ногъ въ погоню, но, будучи отдъленъ отъ соціалистической флотилін воднымъ пространствомъ, безпомощно жестикулировалъ ру-

тиръ и провела въ дружеской босъдъ весь этотъ день. Въ окна дома выставили красные флаги, говорили ръчи, пъли революціонныя пъсни. Полиція знала о перво-майскихъ безчинствахъ, но предпочла на этотъ разъ активному вмъшательству пассивное любопытство и наблюдение со стороны. Вскорт однако сказались результаты этого наблюденія. Для разследованія дела, въ Онегу прибыли изъ Архангельска жандармы. Послъ обыска въ квартиръ, Савина и Шуланкина вызвали въ полицейское управленіе и объявили здісь о выселеніи ихъ въ глухія села Кольскаго полуострова. Первому назначили Кузомень, -- небольшое селеньице на Бъломорскомъ побережьъ, а второй долженъ былъ отправиться въ Колу. Шуланкинъвы ва всякихъ столкновеній съ полиціей. Отъъздъ же д-ра Савина сопровождался нъкоторыми осложненіями. Когда за нимъ прибыла подвода, онъ отказался добровольно оставить Онегу. Полиція примънила силу: Савинъ былъ вынесенъ изъ квартиры и увезенъ подъ прикрытіемъ полицейскихъ. У крыльца, ко времени его отъъзда, собрались не только ссыльные, но и многіе изъ онежскихъ обывателей. Напутствуемый революціоннымъ ивніемъ и добрыми пожеланіями провожавшихъ товарищей и обывателей, Савинъ оставилъ онежскую колонію.

Черезъ мъсяцъ съ небольшимъ послъ выселенія Шуланкина и Савина въ Онегъ много говорили о внезапномъ появленіи "синихъ листковъ" среди населенія. Это были первыя прокламаціи "Бпломорскаго Союза соціаль-демократювъ", написанныя популярнымъ языкомъ на темы: "что такое соціаль-демократія" и "какую задачу ставитъ себъ возникшій "союзъ". Существованіе "Бпломорскаго союза" было очень кратковременно, но

ками, взывая къ совъсти и чести демонстрантовъ. Вечеромъ того же дня приставъ приглашалъ на собесъдованіе политическихъ, но никто изъ нихъ не послъдовалъ его приглашенію.

за мѣсяцъ—полтора своей дѣятельности онъ не мало испортилъ крови полиціи. Въ поискахъ за конспиративными дѣятелями "союза", полиція разыграла, помимо своей воли, веселый водевиль съ одной изъ онежскихъ обывательницъ.

Дъло было въ воскресный день. Къ заутрени въ мъстную церковь явилась престарълая онежская богомолка; поставила, какъ подобало набожной христіанкъ; свъчи угодникамъ и купила просфору для поминовенія. Когда пришелъ часъ поминать усопшихъ, священ-



Общій видъ г. Шенкурска.

никъ вышелъ на амвонъ, раскрылъ бумажку, на которой были написаны "покойнички" старухи, да взглянувъ на нее, такъ и обмеръ... Въ его рукахъ былъ "синій листокъ" "Бѣломорскаго союза"... Произошелъ переполохъ. Литургія была прервана; въ церковь явилась полиція, и несчастную старуху, буквально трясшуюся отъ страха и ничего не соображавшую, немедленно вывели изъ храма.

Власти открыли наконецъ таинственныхъ дъятелей преступпаго сообщества; старуху подвергли допросу,

считая ее за одну изъ конспиративныхъ соучастницъ. Долго бился исправникъ надъ разоблаченіемъ этого дѣла, едва не вогналъ въ гробъ свою заложницу, но толку отъ нея всетаки не добился; мало-по-малу для него становилось ясно, что произошло какое то глупое недоразумѣніе. Сладкія мечты о раскрытіи «Епломорскаю союза» исчезли, какъ туманъ, и слѣдствіе, нашумѣвшее на всю Онегу, было прекращено.

Черезъ непродолжительное время «Биломорскій союзь» самъ собою распался. Его исчезновенію содъйствовало полицейское предписаніе о выселеніи многихъ политическихъ. Не зная опредъленно, въ чьихъ рукахъ было дъло организаціи, полиція пустила въ ходъ свое испытанное оружіє: выселила наиболье подозрительныхъ въ другіе увзды и перетасовала такимъ образомъ сызнова ссылку зараженнаго района. За оставленными же на мъстахъ былъ усиленъ надзоръ. Выбылъ за это время кое-кто и изъ обывателей Онеги. Было предложено оставить мъсто онежской учительницъ А. М. Покотиловой за ея знакомство съ политическими. Стали придираться и къ посъщеніямъ ворзогорскими политическими Онеги.

Скажу нъсколько словъ о жизни этой маленькой группы политическихъ ссыльныхъ.

Ворзогоры, лежавшіе всего въ 20 верстахъ отъ Онеги, ютили у себя лѣтомъ 1904 года до 15 человѣкъ ссыльныхъ. Большинство изъ нихъ были рабочіе. Съ Онегой ворзогорская колонія поддерживала самыя тѣсныя дружескія отношенія. Не рѣдко партіи ворзогорцевъ устраивали "прогулки" въ Онегу, посѣщали знакомыхъ, брали у нихъ книги, газеты и, прогостивъ нѣсколько дней, возвращались обратно. По отзывамъ ворзогорскихъ товарищей, въ ихъ колоніальной жизни не было, какъ въ другихъ мѣстахъ, внутреннихъ распрей и счетовъ, всѣ жили дружно, помогали взаимно другъ другу устраиваться и находить кое-какую плат-

ную работу. Этимъ онежская колонія и ея увздныя поселенія выгодно отличались отъ политическихъ "дачниковъ" Шенкурскаго увзда.

## ГЛАВА ХУІ.

Шенкурскій увадь: благопріятныя условія климата и м'єстности.— Колонін политических въ селахъ: Семеновскомъ, Благов'єщенскомъ и Усть-Ваг'в.—Колонія ссыльных въ г. Шенкурск'в.—Заработки и кухня въ колоніи.—Занятія въ колоніи.—Инцидентъ 19—20 августа 1904 г.—Алкоголизмъ въ ссылк'в.—Попеченія жандармеріи о ссылк'в Шенкурскаго у'єзда.—Отъ'єздъ ссыльныхъ.

Въ Шенкурскомъ увздв было всего 4 мвста, гдв жили политическіе ссыльные,—самъ г. Шенкурскъ и села: Усть-Вага, Семеновское и Благоввщенское. Общія условія жизни этого увзда казались губернской администраціи слишкомъ благопріятными для ссыльныхъ поселенцевъ, слишкомъ мягкими для людей, которыхъ должны были "исправить" голодъ, холодъ и дикость прочихъ архангельскихъ увздовъ. Отсюда вытекало стремленіе, по возможности, исключить Шенкурскій увздъ изъ списка мвстъ, занятыхъ политической ссылкой, и та неохота, съ которой губернаторъ лишь въ крайнихъ случаяхъ удовлетворялъ прошенія ссыльныхъ о переводв въ предвлы Шенкурскаго увзда.

Разница вт жизни этого убзда и восточныхъ или западныхъ областей Архангельской губерніи была дъйствительно очень замътная. Въ то время, какъ Кольскій полуостровъ или съверная зона Печорскаго и Мезенскаго уъздовъ лежали между 67—68° съверной широты, южный Шенкурскій уъздъ глубоко връзался въ смежную съ нимъ Вологодскую губернію; г. Шенкурскъ былъ удаленъ къ югу отъ Колы, Александровска или Пустозерска на цълыхъ 6° съверной широты. Сообразно такому положенію, уъздъ выдълялся болъе

мягкимъ климатомъ, болве разнообразной флорой и фауной. Въ убздъ съялись рожь, овесъ и даже пшеница, разводились сады, на бахчахъ успъвали созръовощи, вродъ капусты, огурцовъ, картофеля, тыквы; -- лиственныя породы люса разнообразили сплошную хвою елей сосъднихъ уъздовъ. Береза, осина, ольха, и даже оръшникъ не представляютъ ръдкости въ шенкурскихъ лъсахъ. Самъ Шенкурскъ стоитъ на высокомъ правомъ берегу судоходной рвки Ваги, въ "кругломъ" сосновомь бору, скрывающемь его отъ глазъ прибывающаго пароходомъ путешественника. Населеніе Шенкурска не велико: по переписи 1903 г. въ немъ насчитывалось 1554 души населенія обоего пола. За то плотность населенія въ увздв гораздо выше чвить гдв либо въ иномъ мъстъ губернии, достигая 187,3 на квадратную милю. Въ лътнюю пору Шенкурскъ и окрестныя села считаются дачными мъстами для архангельцевъ; для слабогрудыхь и чахоточныхъ шенкурскіе сосновые лъса служать курортнымъ мъстомъ.

Собственно ссылка Шенкурскаго увзда ведеть свои льтописи съ давнихъ временъ; этапамъ девятисотыхъ годовъ предшествовала ссылка болѣе раннихъ періодовъ. Послѣ польскаго возстанія 60 годовъ и присоединенія Кавказа, Шенкурскій увздъ былъ мѣстомъ заточенія польскихъ повстанцевъ и инородцевъ съ южныхъ окраинъ. На смѣну имъ, явились затѣмъ революціонные дѣятели "Народной Воли", народническаго движенія, среди послѣднихъ жили одно время Левитовъ и писатель Мачтетъ. Двукратный побѣгъ Мачтета до сихъ поръ сохраняется въ памяти шенкурскихъ обывателей. Первый разъ онъ былъ задержанъ полиціей, второй—благополучно скрылся, но не съумѣлъ выбраться изъ уѣзда и вернулся добровольно послѣ долгихъ скитаній.

Съ 1903 г. этапный путь на Шенкурскъ снова оживляется. Пожаръ, вспыхнувшій яркимъ пламенемъ во

внутренней Россіи, выбросиль и на далекій съверъ снопъ искръ и разметалъ ихъ по городамъ и весямъ непріютной окраины. Въ городъ и по уъзду, въ селахъ съ этого времени начинають появляться отдёльные ссыльные; а уже черезъ годъ въ с. Семеновскомъ ихъ жило 9, въ с. Благовъщенскомъ 7 человъкъ, и въ Усть-Вагъ томился одиночка рабочій Айзенштадть. Въ самомъ Шенкурскъ съвхалось мало-по-малу 28 человъкъ политическихъ ссыльныхъ. Рабочимъ, жившимъ по селамъ, приходилось несравненно труднъе, нежели шенкурцамъ. Полиція съ ними не церемонилась, обращалась грубо и возбуждала нелъпыми росказнями о политическихъ мъстное население. Въ с. Семеновскомъ не разъ бывали нападенія пьяныхъ крестьянъ на ссыльныхъ. Били на улицахъ, пытались врываться на квартиру. Урядникъ оставался все время глухъ къ жалобамъ и протестамъ политическихъ рабочихъ; на просьбы ихъ разръшить охоту или отлучку слъдовалъ неизмънный отказъ; въ такомъ же, если не худшемъ, положеніи находились благов'ященскіе ссыльные. Тутъ ко всему прочему присоединялась еще одна невыгодная сторона. Благовъщенская группа состояла изъ рабочихъ грузинъ. Почти всв они носили кто папаху, кто черкеску, и это сразу же обратило на себя общее вниманіе. Крестьяне ръшили, что къ нимъ привезли плънныхъ японцевъ и грозили вымъстить на нихъ обиду за неудачи русскаго оружія на Дальнемъ Востокъ. Впрочемъ до избіенія здісь діло не доходило.

Въ 10 верстахъ отъ с. Семеновскаго находилось глухое селенье Усть-Вага. Сюда зимой 1904 г., послѣ избіенія политическихъ ссыльныхъ воинской командой въ Шенкурскѣ, былъ высланъ рабочій Айзенштадтъ. Вся вина его заключалась въ томъ, что, во время дикой расправы съ политическими, онъ пытался защитить избиваемыхъ и выбѣжалъ на крики товарищей вмѣстѣ съ другимъ ссыльнымъ, Королевымъ, вооружившись

охотничьимъ ружьемъ. Въ этомъ губернаторъ усмотрълъ вооруженное сопротивленіе властямъ и выслалъ Айзенштадта въ Усть-Вагу, а Королева въ Новгородскую губернію.

Усть-Важская жизнь Айзенштадта представляла собой сплошную борьбу съ тяжелой нуждой. На его несчастье, хлъбъ въ увздъ родился въ тотъ годъ плохой, крестьяне въ селъ болъли и умирали отъ отравленнаго спорыньей хлёба. О бёломъ хлёбё можно было только мечтать, ибо въ Усть-Вагъ ни за какія деньги нельзя было достать этой роскоши. Чтобы избъгнуть голодной смерти Айзенштадтъ съ большимъ трудомъ покупалъ ржаную муку въ сосъднемъ с. Семеновскомъ и выпекалъ изъ нея для себя хлъбъ на дому. Охота воспрещалась. Отлучки въ виду строгаго надзора были невозможны. Не мало приходилось теривть Айзенштадту и отъ постоянныхъ физическихъ недомоганій. Къ ревматизму и пороку сердца присоединилась все усиливавшаяся глухота. На всв прошенія о вывіздв въ Архангельскъ для леченія губернаторъ отвъчалъ молчаніемъ. Что было дълать въ такомъ отчаянномъ положеніи? Айзенштадть рішиль на собственный страхъ и рискъ предпринять решительный шагъ и вывхалъ изъ Усть-Ваги обратно въ Шенкурскъ; оттуда онъ перебрался въ Архангельскъ, но его выслали этапомъ въ Холмогоры; это не помъшало ему снова явиться въ Архангельскъ. Ссылка превратилась въ непрерывныя скитанія: Архангельскъ—Шенкурскь— Усть-Вага — Шенкурскъ—Архангельскъ — Холмогоры— Архангельскъ и снова Холмогоры-таковъ былъ маршруть этихъ двухл втнихъ передвиженій, пока, наконецъ, амнистія не освободила Айзенштадта отъ дальнъйшихъ путешествій по этапнымъ хатамъ и увзднымъ поселкамъ Архангельской губерніи.

Въ нѣсколько иныхъ условіяхъ жили политическіе ссыльные г. Шенкурска. Первою сюда прибыла полька

Квятковская, высланная изъ Архангельска за непрерывныя столкновенія съ администраціей. Говорить по русски она не умѣла, а польскаго языка никто изъ окружавшихъ не понималъ. Выручилъ ее изъ бѣды уже второй товарищъ, высланный въ Шенкурскъ; онъ помогъ кое какъ устроиться и служилъ ей въ необходимыхъ случаяхъ переводчикомъ. Такъ прожили они вдвоемъ до августа 1903 г.; съ этого времени почти каждый мѣсяцъ пріѣзжалъ кто либо изъ новыхъ товарищей, и въ декабрѣ слѣдующаго года шенкурская



Шенкурская колонія политическихъ ссыльныхъ.

колонія считалась одной изъ многолюдныхъ въ губерніи, насчитывая 28 политическихъ ссыльныхъ. Въ ея составъ входило 11 человѣкъ рабочихъ, 16 интеллигентовъ и одинъ крестьянинъ изъ Балашовскаго уѣзда, Саратовской губ. Всѣ рабочіе были квалифицированные: слесаря, столяры, токари по металлу, одинъ кожевникъ. Среди нихъ было 4 семейныхъ, пріѣхавшихъ въ ссылку съженами идѣтьми. Нужда обнаружилась съ первыхъже мѣсяцевъ; казенная субсидія выдавалась рабочимъ въ размѣрѣ 7 руб. 20 к., привиллегированнымъ—12 р. Вся-

кіе заработки отсутствовали. При такихъ условіяхъ, естественно, долженъ былъ самъ собой возникнуть вопросъ объ организаціи колоніальной кассы. Это было тѣмъ болѣе необходимо, что въ колоніи, на ряду съ бѣдствовавшими ея членами, жили люди, матеріально вполнѣ обезпеченные; чтобы устранить эту несообразность въ товарищескихъ отношеніяхъ, былъ созванъ рядъ колоніальныхъ собраній. На первомъ изъ нихъ колонія рѣшила настаивать на увеличеніи казеннаго пайка. Выработали письменное заявленіе и отправили губернатору въ Архангельскъ. Ждать отвѣта пришлось недолго: губернаторъ отвѣтилъ рѣшительнымъ отказомъ и шенкурцамъ надо было теперь подумать объ устраненіи нужды путемъ организаціи внутренней взаимопомощи.

Но на чемъ слъдовало остановиться? Какой способъ должень быль быть положень въ основу созданія кассы? Такъ называемый у насъ "прогрессивный налогъ" на денежныя получки быль признань недостаточно справедливымъ. Гораздо послъдовательнъе казался принципъ уравнительнаго распредъленія пособій. Суть его сводилась вкратцъ къ устройству общей колоніальной кассы, куда каждый ссыльный, безъ различія положенія, долженъ былъ отдавать всв свои денежныя получки: казенное пособіе, случайный заработокъ, денежную поддержку съ родины. Собиравшіяся такимъ образомъ суммы распредвлялись затвмъ въ установленное время поровну между всёми 28 членами шенкурской политической колоніи. Теоретически кассовый порядокъ, основанный на принципъ равномърнаго распредъленія пособій быль наиболье выдержаннымь и справедливымъ. Въ ссылкъ не могло быть ръчи о дъленіи на сытыхъ и голодныхъ, на аристократовъ и демократовъ своего положенія; всв одинаково должны были дълить радости и лишенія, всъхъ окружали одинаково тяжелыя условія ссыльной неволи.

Эту простую истину не всѣ, къ сожалѣнію, раздѣляли въ колоніи: когда разработка кассовой организаціи была передана выбранной на общемъ собраніи комиссіи, она претерпъла здъсь существенныя измъненія. Большинство комиссіи состояло изъ интеллигентовъ; среди нихъ нашелся студентъ Клячинъ, который, не смутившись, заявиль, что потребности въ жизни интеллигента и рабочаго не могутъ быть уравнены, и что онъ поэтому не стоить на сторонъ защитниковъ равномърнаго распредъленія. Его поддерживало еще нъсколько человъкъ. Рабочій Бълый протестоваль противъ мнънія Клячина и его сторонниковъ; онъ заявилъ, что Клячинъ поднялъ вопросъ о "черной и бълой кости", здёсь совершенно неумёстный и оскорбительный для товарищей рабочихъ. Конецъ совъщанія принялъ ръзкій характеръ. Клячинъ et consortes настаивали на своемъ, Бълый же отъ лица рабочихъ отказался "отъ подачки интеллигенціи" и вышелъ изъ кассовой комиссіи.

Некрасивое столкновеніе на засъданіи кассовой комиссіи дало поводъ къ дальнвишимъ разговорамъ на тему о "рабочихъ" и "интеллигенціи", и этому искусственному дробленію шенкурской ссылки предстояло бы большое и скандальное будущее, если бы всв или большинство изъ 16 шенкурскихъ ссыльныхъ интеллигентовъ признали въ Клячинъ выразителя своихъ интересовъ. Къ счастью этого не случилось. Клячину было предоставлено ръпать вопросъ объ удовлетвореніи его интеллигентскихъ запросовъ къ жизни единолично, кассовое же дъло снова передали въ руки сторонниковъ уравнительнаго распредъленія; изъ общаго правила сдълали лишь одно исключение: признаны были отдъльные случаи, какъ болъзнь, отъъздъ товарища, - когда на покрытіе расходовъ могъ каждый оставить себъ извъстную сумму денегь, не передавая ея въ колоніальную кружку.

Но и здѣсь нашлись оппоненты и опять-таки изъ среды безпокойной интеллигенціи. Политическій В. И. Кирилловъ съ женой поняли введенное исключеніе по своему и отказались отъ взносовъ въ колоніальную кассу. Ему, видите-ли, необходимымъ показалось изученіе въ ссылкъ стенографіи, и когда иной товарищъ не имълъ денегъ, чтобы купить куска мяса, супруги Кирилловы изучали искусство стенографіи. Дальновидные люди! "Въ будущемъ (!) она намъ необходима"—такъ отвъчали шенкурскіе стенографы на вопросы товарищей.

Пока Кирилловъ съ стенографіей радёлъ о своемъ будущемъ обезпеченіи, остальныхъ шенкурскихъссыльныхъ нужда заставляла бороться съ необезпеченнымъ пастоящимъ. Выяснилось, что въ Шенкурскъ могла быть устроена переплетная мастерская. Инвентарь ея изготовили сами и стали принимать заказы. Работало нъсколько человъкъ подъ руководствомъ переплетчика, ссыльнаго Комарова. Другіе товарищи, рабочіе слесаря, брали у обывателей лудить самовары. Болье сложныхъ работъ они впрочемъ не выполняли за отсутствіемъ рабочихъ инструментовъ и необходимаго помъщенія для мастерской. Заработки для некоторых ссыльных в изъ интеллигентовъ нашлись только съ теченіемъ времени. Политическіе Шкловскій и Квятковская играли, въ качествъ таперовъ, на танцовальныхъ вечерахъ, устраивавшихся чиновничествомъ; кое у кого изъ обывателей похрабръй отыскалась репетиторская работа. То же стремленіе, облегчить по возможности свое физическое существованіе, заставляло иныхъ изъ шенкурскихъ политическихъ уходить на охоту. 2, 3 даже 4 дня продолжалась иногда охотничья экскурсія по лісамъ и болотамъ увзда. По возвращеніи домой, охотникъ никогда не приходилъ съ пустыми руками. Куропатки, глухари, тетерева, дикія утки бывали трофеями его охотничьей удачи.

Помимо мастерскихъ, въ Шенкурскъ, какъ и въ другихъ, болъе крупныхъ колоніяхъ, существовала своя столовая для политическихъ ссыльныхъ. Она возникла въ періодъ строительства внутренней организаціи. Ц'яль столовой была понятна; она должна была одновременно оправдать свое двоякое назначеніе: удешевить столь и улучшить питаніе объдавшихъ. Съ теченіемъ времени, финансовая сторона этого предпріятія выяснилась достаточно определенно. Кухню поместили у политическаго рабочаго Власова; готовила его жена, за что семья пользовалась безплатными объдами. Объды состояли изъ двухъ блюдъ: супа и жаренаго мяса, хлъбъ каждый имёлъ право съёдать въ неограниченномъ количествъ. Мъсячный абонементь при такомъ составъ блюдъ не превышалъ 4 р. 50 к. Въ кухнъ столовалось большинство ссыльныхъ, готовили на дому лишь семейные, для которыхъ было болье выгодно кормиться семьей

Одновременно съ облегченіемъ физическихъ условій въ бытѣ политическихъ ссыльныхъ, проэктировалось устроить нѣчто вродѣ школы, въ которой могли бы заниматься желающіе, подъ руководствомъ наиболѣе знающихъ и развитыхъ товарищей. Въ широкой формѣ проэктамъ не суждено было осуществиться. Ихъ замѣнили кружковое чтеніе или занятія отдѣльныхъ рабочихъ съ интеллигентами; нерѣдко, помимо недостатка книгъ и учебниковъ, правильность такихъ занятій нарушалась личными недоразумѣніями.

Лътомъ 1904 г. въ Шенкурскъ произопло гнусное избіеніе политическихъ ссыльныхъ чинами мъстной воинской команды. Исторія эта подготовлялась постепенно и, въ концъ концовъ, разразилась погромомъ колоніи, благодаря той открытой проповъди, которую начальникъ воинской команды велъ среди солдатъ мъстнаго гарнизона. Прологомъ къ этой исторіи послужили листки, выпущенные шенкурскими политическими къ

запаснымъ и написанные на тему "о японской войнъ". Прокламаціи были очень удачно распространены и заинтересовали своихъ читателей. Въ отвътъ на это начальникъ воинской команды созвалъ гарнизонныхъ солдать и держаль передъ ними ручь, въ которой охарактеризовалъ шенкурскихъ политическихъ какъ "враговъ отечества" и явно призывалъ солдатъ къ искорененію крамолы. Слъдствія агитаціи начали быстро сказываться. Солдаты, при встръчь на улиць съ политическими, ругали ихъ площадной бранью и грозили избить. Обыватели предупреждали ссыльныхъ, чтобы они были на готовъ, такъ какъ мъстная команда сильно возбуждена противъ нихъ ръчами воинскаго начальника. Въ виду этого въ колоніи рѣшено было вооружиться, чтобы въ крайнемъ случав не быть вполнв беззащитными. 19-го августа запасные покинули Шенкурскъ. Но на проводахъ ихъ начальникъ гарнизона еще разъ блеснулъ своимъ краснорфчіемъ, при чемъ центральное мъсто отвелъ по прежнему шенкурскимъ политическимъ. Колонія знала объ этомъ и жила тревожной жизнью. Вечеромъ слъдующаго дня на квартиръ политическаго К-ва была устроена попойка; въ ней участвовало всего четверо: 3 ссыльныхъ и обыватель Тарутинъ. Хозяинъ дома, чиновникъ изъ полицейскаго управленія, быль тоже не прочь принять участіе въ вечеръ, но ему дали понять, что его присутствіе среди политическихъ нежелательно. Онъ удалился, но узнавъ, что квартиранты во время возни по неосторожности сломали кровать, явился на верхъ и потребовалъ прекратить борьбу и заплатить за сломанную кровать. Ни то, ни другое не было исполнено. Тогда домохозяинъ идеть въ полицію и приводить оттуда нізсколько городовыхъ. Городовые взбираются наверхъ по узкой лъстницъ, но въ это время дверь сверху отворяется и въ полицію летить бутылка. Городовые отступають. Къ нимъ на помощь являются человъкъ 15 солдатъ, вооруженныхъ винтовками, и съ дикими воплями вся эта компанія врывается въ домъ и лізеть по лізстниці на вышку. На встръчу имъ выскакиваетъ сверху политическій К-й, схватываеть руками направленные противъ него штыки, сбрасываетъ солдатъ съ лъстницы, но, теряя равновъсіе, падаетъ вмъсть съ ними самъ. Его вытаскивають на улицу и немилосердно избивають прикладами, кулаками, ногами. На помощь къ избиваемому спъшить политическій К-въ, но его встръчаетъ городовой Федоръ Волосатый и оглушаетъ ударомъ шашки по головъ. К-въ, окровавленный падаетъ, его быють, топчуть ногами, волочать по земль. Вслъдь затьмъ, съ вышки вытаскивають остальныхъ и точно также избивають на улиць. Это звърское жестокое насиліе надъ безоружными людьми происходить на глазахъ начальника воинской команды и акцизнаго чиновника. Оба стоять туть же и поощряють разгулявшихся громилъ своимъ невмѣшательствомъ.

Пока идетъ расправа у квартиры К—ва, остальные шенкурскіе ссыльные спѣшатъ, кто на квартиры политическихъ женщинъ, чтобывъ случаѣ необходимости защитить ихъ отъ избіенія, кто на мѣсто побоища. Дальнѣйшее развитіе этого дѣла политическій Айзенштадтъ такимъ образомъ изображаетъ въ своемъ поданномъ исправнику показаніи:

"20-го августа, около 10 часовъ вечера, я вышелъ на улицу прогуляться. По дорогъ, недалеко отъ дома встрътилъ В. А. Погодицкаго, который сообщилъ мнъ, что А. А. Левинзонъ ранена въ голову камнемъ, брошеннымъ къмъ то черезъ окно. Это извъстіе меня очень взволновало, такъ какъ за послъдніе дни по городу ходили упорные слухи о намъреніи запасныхъ избить "политическихъ", чему подтвержденіемъ дъйствительно были: 1) нападеніе нъсколькихъ запасныхъ на квартиру Кечекмадзе и 2) угрозы, направленныя по моему адресу и по адресу другихъ политическихъ ссыльныхъ

г. Шенкурска; мнъ пришло въ голову, что нападеніе на Левинзонъ является началомъ готовившагося избіенія со стороны запасныхъ. Я тотчасъ вернулся въ свою квартиру и, взявъ ружье, поспъшиль въ квартиру Левинзонъ и Наттеръ, чтобы защитить ихъ въ случав надобности. Здвсь я убвдился, что въ окно дъйствительно была брошена кость, но что Левинзонъ при этомъ получила лишь легкую царапину. Пробывъ здъсь нъсколько минутъ для того, чтобы придти немного въ себя, и услышавь черезъ окно свисть и крики въ направленіи квартиры В-ва и К-ва, я снова вышелъ на улицу и направился туда. Немного не доходя до квартиры К-ва, я остановился около группы солдать, человъкь въ 6-7, которые били прикладами И. М. Калиновскаго и Тарутина. На вопросъ мой о причинъ задержанія и избіенія ихъ мнъ ничего не отвътили. Туть же къ нимъ откуда то присоединились еще нфсколько солдать и двое городовыхъ, изъ которыхъ одинъ, Федоръ Волосатый, увидавъ меня, указалъ солдатамъ: "вотъ политикъ, бейте его!" На вопросъ моей о причинъ побоевъ, тотъ же Федоръ Волосатый вновь повториль: "бейте его, начальство приказываетъ". Солдаты отняли у меня ружье и стали бить прикладами, а городовые кулаками; при этомъ мнъ былъ разбитъ носъ, подбитъ правый глазъ, и я получилъ несколько ушибовъ въ разныхъ частяхъ тъла. Черезъ нъкоторое время избіеніе прекратилось, и меня куда то повели; потомъ зачъмъ то остановились; въ это время подошелъ полицейскій чиновникъ, живущій рядомъ съ квартирой В-ва и, спросивъ меня: "что вамъ здъсь нужно? сказалъ: "можете идти". Послъ этого я зашелъ во дворъ квартиры Левинзонъ; вскор'в туда же пришли Погодицкій, Архангельскій и Заложина, а поздиве Наттеръ и Левинзонъ, и мы всв вмъсть пошли къ исправнику; получивъ отъ него письменное предписаніе освободить арестованныхъ, направились всё вмёстё въ полицейское управленіе, гдё я былъ освидётельствованъ фельдшеромъ.

### Исаакъ Михилевъ Айзенштадтъ".

Всю ночь съ 20-го на 21-е колонія провела безъ сна, на ногахъ. Опасались дальнъйшихъ столкновеній, нервы у всъхъ были страшно натянуты. Раненыхъ увезли въ больницу, гдъ заставили доктора наложить повязки и осмотръть избитыхъ. У Комарова оказалась большая съченая рана на головъ, ссадины и кровоподтеки на всемъ тълъ. То же самое было констатировано и у остальныхъ избитыхъ: Королева, Айзенштадта, Калиновскаго и Тарутина. Исправникъ былъ возмущенъ происшедшимъ; онъ не отрицалъ, съ своей стороны, что отвътственнымъ лицомъ въ этомъ преступленіи является начальникъ воинской команды и предложилъ политическимъ дать письменныя показанія.

На слъдующій день, 21-го шенкурская колонія собралась для выясненія инцидента и выработки своего къ нему отношенія. Было установлено, что поведеніе компаніи, кутившей на квартир'в К-ва, заслуживало р'взкаго порицанія колоніи. Съ другой стороны, съ несомнънной очевидностью выяснилось, что, не случись погрома на квартиръ К-ва, воинская команда рано или поздно выказала бы свое возмущение на шенкурскихъ политическихъ. Такъ, пораненіе Левинзонъ не стояло въ связи съ нападеніемъ на вышку и могло само по себъ послужить сигналомъ къ столкновенію съ воинской командой; кромъ того на собраніи передавали, что вечеромъ 20 августа на квартиры къ нъкоторымъ ссыльнымъ приходили обыватели и предупреждали, что "ноньче ночью солдаты хотъли всъхъ васъ переръзать". Когда поэтому команда узнала черезъ городовыхъ о сопротивленіи политическихъ на квартир'в К-ва, часть ея, захвативъ винтовки, тотчасъ же присоединилась къ полиціи; гнусная роль начальника гарнизона не подлежала ни малъйшему сомнънію; солдаты въ "бой" съ политическими шли, какъ на дѣло, имъ заранъе растолкованное, колотили ихъ съ наслажденіемъ и оправдывали вслухъ свою жестокость по отношенію къ избиваемымъ приказомъ начальника "бить политиковъ".

Финаломъ августовскаго избіенія было приглашеніе губернатора исправнику явиться съ докладомъ въ Архангельскъ. Правдивый докладъ исправника едва не повлекъ за собой его отставки. Губернаторъ заявилъ, что онъ потакаетъ политическимъ и положилъ безъ дальнъйшихъ разсужденій свою резолюцію: выслать изъ Шенкурска Королева и Айзенштадта. Это было новымъ проявленіемъ насилія со стороны губернской администраціи, но исправнику приходилось выбирать что либо одно: либо отставку, либо исполнение губернаторскаго постановленія. Когда онъ сообщиль нам'вченнымъ къ высылкъ кандидатамъ о ръшеніи губернатора, Королевъ и Айзенштадтъ, желая оттянуть моментъ высылки, легли въ больницу. Губернаторъ однако настаивалъ на ихъ выселеніи, пригрозивъ исправнику въ противномъ случав отставкой. Тогда между послвднимъ и высылаемыми произошло полюбовное соглашеніе. Исправникъ явился къ Айзенштадту и Королеву и заявилъ имъ, что есть два выхода изъ ихъ положенія: либо вывхать изъ Шенкурска добровольно, либо пусть они остаются, и тогда онъ уйдеть въ отставку. Выбрали первое, -- ибо не хотъли нарушать добрыхъ отношеній съ исправникомъ, очень порядочнымъ человъкомъ по общему признанію шенкурской колоніи.

Другимъ результатомъ августовской исторіи было распаденіе колоніи на двѣ части; собраніе 21 августа, на которомъ товарищамъ, кутившимъ на вышкѣ, было вынесено колоніальное порицаніе, послужило тому поводомъ. Нѣкоторые сочли себя оскорбленными рѣзкостью рѣчей и осужденій и порвали связь съ колоніей.

Начались личныя столкновенія, въ которыхъ желаніе отомстить за прошлую резолюцію, играло руководящую роль.

Личнымъже несогласіямъ и распрямъ много способствовали еще спиртные напитки, къ которымъ стала съ тъхъ поръ прибъгать отколовшаяся часть политическихъ. Иной разъ скандалы колоніальной жизни распространялись до такой степени, что, при всемъ желаніи сознательныхъ товарищей локализовать ихъ въ своей средъ, не было возможности скрыть отъ оглашенія въ обывательскомъ міръ. Тяжело было жить въ такой атмосферъ постоянныхъ обидъ и взаимныхъ недоброжелательствъ. Пьянство и слъдовавшія за нимъ буйства были многимъ не по сердцу. Но ни бороться съ нимъ увъщаніями и убъжденіями, ни надъяться на успъхъ вліянія остальныхъ товарищей было невозможно. Одни пили, какъ форменные алкоголики, другіе, что называется "съ горя, съ тоски". Только алкоголизмомъ и можно было объяснить себъ дикіе эксцессы нъкоторыхъ ссыльныхъ по отношенію къ своимъ же товарищамъ. Избить до полусмерти, выругать нехорошимъ словомъ, если кто попадался подъ руку разгулявшейся компаніи, было дъломъ зауряднымъ.

Жандармская власть прівзжала для ревизіи шенкурской колоніи обыкновенно въ періодъ навигаціи; провхаться въ южный увздъ Архангельской губерніи на дачныя міста въ літнюю пору для летучихъ отрядовъ архангельской жандармеріи представляло своего рода partie de plaisir; къ тому же она была сопряжена съ расчетомъ выручить за повздку рублей 60 прогонныхъ. Расчеть—діло простое; онъ объяснялся однимъ изъ тіхъ потаканій, которыя охотно допускаются во взаимныхъ отношеніяхъ начальствующихъ лицъ. Въ нашемъ случай жандармскій полковникъ Петровскій не отказывался во время своихъ разъйздовъ въ літнее время отъ выдачи обычныхъ казенныхъ

подорожныхъ. До Шенкурска считалось 400 верстъ на лошадяхъ, при чемъ на версту полагалось 9 коп., такимъ образомъ стоимость провзда равнялась туда и обратно 72 руб., въ то время какъ въ періодъ навигаціи повздка до Шенкурска пароходомъ въ каютв І класса обходилась, туда и обратно, всего лишь въ 10 рублей. И воть по ничтожному поводу изъ за какого либо клочка нелегальнаго листка, найденнаго при внезапномъ обыскъ у политическаго, дъйствительно "создавались и множились д'вла, а рядомъ съ ними открывались и множились подъ видомъ "прогонныхъ" суммъ "побочные доходы"; за короткій срокъ г. Петровскій "создалъ" такимъ образомъ 3 дѣла въ Шенкурскъ: 1) діло политическаго Герасимовичь, 2) политической Квятковской и 3) обывателя Бъляева. Всъ они сводились къ мелочному кляузничеству, долженствовавшему оправдать собой законныя дёйствія властей.

Болье солидныхъ дълъ, на бъду полковника, въ Шенкурскъ не открывалось, быть можеть это отчасти объяснялось мъропріятіями архангельской колоніи. Въ Архангельскі мы уміли проникать въ ту конспиративность, которой г. Петровскій пытался обставить свои налеты въ увзды. Мы узнавали о нихъ за 3-4 дня и немедленно давали знать увзднымъ товарищамъ, что архангельская жандармерія "идеть на нихъ". Въ свою очередь, политическіе въ увздныхъ городахъ успвали предупреждать одиночекъ, жившихъ по деревнямъ и селамъ. Помимо этихъ мъръ использовывали каждый случай: въ Шенкурскъ почти всегда вхалъ кто либо изъ знакомыхъ обывателей, политическихъ этапниковъ или временно переводившихся на побывку архангельскихъ товарищей. Прибывая на мѣсто, они успѣвали, по нашему порученію, сообщать шенкурцамъ о синихъ пассажирахъ, и тъ тотчасъ же "чистились и приводили себя въ порядокъ". "Накрыть" кого либо изъ шенкурскихъ политическихъ въ виду этого не удавалось.

Такъ велась эта игра въ кошки и мышки, пока существовала шенкурская политическая ссылка. Послѣ перваго манифеста, выбравшаго изъ ссылки несовершеннолѣтнихъ, и въ министерство Святополкъ-Мирскаго она стала замѣтно таять. Какъ всюду, такъ и здѣсь время это было поворотнымъ пунктомъ въ исторіи общей ссылки Архангельской губерніи. Курортныя шенкурскія мѣста мало - по - малу очищались отъ политическихъ поселенцевъ. Безъ чувства сожалѣнія покидались насиженныя гнѣзда, и бывшіе невольники тянулись теперь черезъ Архангельскъ снова въ глубину Россіи.

На лошадяхъ и на пароходахъ освобожденные прибывали въ Архангельскъ и, по ихъ разсказамъ о пережитомъ прошломъ, можно было опредъленно судить, что "въ Шенкурскъ жить было всетаки можно".

— Такъ говорили шенкурцы.

Но то, что на языкъ русскаго политическаго ссыльнаго слыло за "легкую" жизнь, имъло лишь относительное значеніе. Для свободнаго человъка, упрятаннаго насиліемъ хотя бы и въ шенкурскія "дачныя" мъста, они были и будутъ мъстомъ проклятія и скорбныхъ госпоминаній...

# С.-Восточный районъ ссылки Архангельской губерніи: Печорскій, Мезенскій и Пинежскій уѣзды.

Печорскій увздъ.

"...Въ Цечорскомъ крав есть такія мъста, куда еще не ступала нога человъка..."

С. В. Мартыновъ: Печорскій край.

#### ГЛАВА XVII.

Что такое "Печорскій край"?—Чердынскіе купцы на Печорѣ.—Село Балабанъ, Печорскаго уъзда.—Село Усть-Цыльма, бытъ и занятія его населенія.—Встръча инженера А.Г. Гансберга съ однимъ изъ политическихъ ссыльныхъ на Печорѣ.

Были когда то лучшія времена въ исторіи архангельской ссылки... Въ ту пору политические ссыльные знали лишь по наслышкъ да по разсказамъ, что такое Мезенскій и Печорскій увзды. Но золотая пора первыхъ поселеній политическихъ конца 90-хъ годовъ прошла для нихъ безвозвратно. Напряжение революціонной борьбы во внутренней Россіи росло изъ года въ годъ, изъ года въ годъ она охватывала все новыя области, новые слои населенія. И однимъ изъ безошибочныхъ показателей этого роста являлась ссылка, стражавшая въ своемъ мартирологъ параллельный ростъ освободительнаго движенія. Статистика за люченныхъ, административно и по суду высланныхъ, казненныхъ по приговорамъ, не говоря уже о поднадзорныхъ, показываетъ чуть не геометрическую прогрессію въ движеніи, такъ называемой, "политической преступности". Весь съверъ Европейской Россіи, съ губерніями Олонецкой, Вологодской, Вятской, Архангельской и отчасти Пермской, сталъ мъстомъ, куда высылались правительствомъ люди со всвух концовъ Россіи. Для Архангельской губ. неріодъ времени 1900—04 г. г. былъ періодомъ

непрерывнаго увеличенія политической сссылки. Администрація этой губерніи, заселивъ постепенно ссыльными отдельные пункты въ близъ лежащихъ къ губернскому городу увздахъ, начала расширять мало по малу область этихъ заселеній, и уже съ весны 1903 г. въ проскрипціонныхъ листахъ стали мелькать названія отдаленнъйшихъ поселковъ восточнаго и западнаго районовъ архангельскаго края. Между твмъ прибывали новые и новые политическіе; этапы дошли по численности до 20-30 человъкъ. И вотъ тогда то разверзлись пустыни Печорскаго и Мезенскаго убздовъ, и въ ихъ безлюдныя глубины потянулись одна партія за другой. Съ этого времени собственно и начинается лътопись ссылки Печорскаго и частью Мезенскаго увздовъ.

Что же такое представляеть собою "Печорскій край"? Что страшень быль онь для ссылавшихся въ него революціонеровь?

Дать полный обзоръ, который могъ бы служить исчерпывающимъ на этотъ вопросъ отвътомъ, при всемъ желаніи — невозможно. Невозможно это сдівлать уже по той одной причинъ, что ни въ географическомъ, ни въ топографическомъ, ни тъмъ болъе въ культурно-бытовомъ отношеніяхъ край этотъ до сихъ поръ совсвиъ почти не обследованъ. Это-русская terra incognita, —пустыня въ 250,000 кв. верстъ протяженіемъ, въ которой изръдка попадаются человъческія селенія съ полудикимъ народомъ, не пережившимъ въ иныхъ мъстахъ стадіи натуральнаго хозяйства. Льтъ 15 тому назадъ и этихъ свъдъній не было. Тогда извъстно было лишь, что "Печора" входить въ составъ Россійскаго государства, но пробхать въ край не только простому смертному, но даже и грозному начальству было возможности: ни дорогъ, ни мало-мальски опредъленныхъ тропъ на Печору не было. Единствензнатоками и благод втелями печорскаго наными

селенія были въ ту пору, да и теперь еще остаются, чердынскіе купцы. Политическимъ ссыльнымъ, жившимъ здёсь, не разъ приходилось имёть дёло съ ними, какъ съ хищниками-эксплоататорами. Населеніе Печоры говорить, что чердынцы у нихъ "испоконъ въковъ" слывутъ за дорогихъ гостей; это обаятельное гепоте стало, собственно говоря, достояніемъ прошлаго времени. Прежде, когда вся Печора была цъликомъ отдана на милость и немилость чердынцевъ, когда единственными коммерсантами, проникавшими въ область Печоры и снабжавшими всёмъ необходимымъ туземное населеніе, были чердынскіе купцы, ихъ дъйствительно ждали съ нетерпъніемъ, ихъ встръчали съ радостью, съ почетомъ, въ нихъ видели своихъ благодътелей. Путешествіе чердынцевъ совпадало съ весеннимъ разливомъ ръкъ. Въ полую воду въ Чердыни \*) грузились каюки хльбомъ, мануфактурнымъ товаромъ, водкой, освътительными маслами и всякаго рода жельзодълательными издъліями и, не дожидаясь спаденія воды, отплывали вверхъ по р. Колвъ къ ея притоку Березовкъ. Здъсь, у водораздъла ръкъ Печоры и Вишеры шли волокомъ и затъмъ спускались по Печоръ до села Усть-Цыльмы. Въсть о прибытіи чердынцевъ на Печору быстро разносилась по ея берегамъ и въ Усть-Цыльму съвзжались со всвхъ концовъ покупатели. Торгъ производился прямо съ судовъ, и всё торговые обороты велись мёновымъ путемъ, безъ помощи денегъ. Печорцы брали хлъбъ, овощи, фабричныя издълія и взамънъ того отдавали шкуры звърей, рыбу, оленье мясо и мъхъ. Эксплоатація при этомъ со стороны чердынскихъ гостей не знала предъловъ; въдь печорскіе дикари не были освъдомлены ни о биржевыхъ сдълкахъ, ни о рыночныхъ цънахъ, -- мърилъ мъновыхъ опе-

<sup>\*)</sup> Чердынь—увздный городъ Пермской губ., лежащій въ ея восточной части на р. Вишеръ.

рацій въ бол'є культурныхъ мѣстахъ. Такъ велись изъ года въ годъ эти торговыя сношенія, пока не вошель въ устье Печоры первый пароходъ изъ Архангельска; съ нимъ открылась новая эра, — эра торговой конкурренціи и административнаго управленія краемъ. Въ селахъ водворились урядники, въ Усть-Цыльму прибыли исправникъ, чиновничество, духовенство и архангельскіе купцы. Основана была постоянная торговля, но мирная борьба съ чердынской эксплуатаціей затруднялась отчасти невъжественностью населенія, а отчасти тъмъ кредитомъ, которымъ благодътели успъли опутать чуть не поголовно населеніе печорскихъ селъ.

Есть однако въ печорскомъ крав и понынв мвста, куда даже у отважныхъ чердынцевъ не хватаетъ ръшимости пробраться. Они лежать еще дальше на востокъ, къ горнымъ отрогамъ свернаго Урала; среди нихъ наиболье извъстнымъ пунктомъ считается с. Балабанъ, на р. Уссъ. Куда ни отмърь, отъ него сотни и сотни версть: отъ Усть-Цыльмы-600, отъ Архангельска болъе 1500. Населенія въ Балабанъ немного; все оно ютится въ 10-15 хатахъ, живетъ исключительно зв фроловствомъ и звъробойствомъ. Проъзда съ Печоры въ Балабанъ нътъ; сношенія съ міромъ поддерживаются черезъ обдорскихъ самовдовъ; зимой изъ с. Обдорска, Тобольской губ., лежащаго по ту сторону Урала въ устъф Оби, они прівзжають на нартахь, прокладывая себв путь по безлюдной, скованной льдомъ обдорской тундръ. Обдорскъ, — и тотъ въ глазахъ обитателей Балабана надъленъ своимъ преимуществомъ!

Въ это ужасное село архангельская администрація отправила ссыльнаго Подзельвера. Въ с. Балабанъ не было дорогъ, не было провзда, но для политическаго ссыльнаго онъ долженъ быль найтись, во что бы то ни стало. Когда Подзельверъ добрался съ большими трудностями до Усть-Цыльмы и вручилъ бумаги исправнику, то даже онъ, исправникъ, не ръшился от-

правлять прибывшаго ссыльнаго дальше, въ с. Балабань; въ отвъть на распоряжение губернатора была послана бумага, въ которой исправникъ увъряль его превосходительство, что въ с. Балабанъ ни пъшкомъ, ни верхомъ проникнуть нътъ возможности, и что Подзельверъ оставленъ имъ поэтому въ с. Усть-Цыльмъ.

Въ Усть-Цыльмъ въ это время было уже нъсколько человъкъ политическихъ ссыльныхъ. Въ іюлъ 1903 г. съ пароходомъ изъ Архангельска сюда прибыли Ю. Кокъ и М. Кухрановъ. Оба были выселены изъ губернскаго города и наказаны ссылкой на Печору за неодобрительное поведеніе. Не малыхъ трудовъ стоило первымъ усть-цыльмскимъ ссыльнымъ найти комнаты у запуганныхъ ихъ прибытіемъ домохозяевъ; долго и упорно ходили про нихъ слухи, какъ о "грабителяхъ, поджигателяхъ, убійцахъ". Кому же была охота "спознаться" и пріютить у себя такихъ лиходъевъ? Наконецъ, преодолъвъ затрудненія съ квартирой, усть-цыльмскіе піонеры зажили тревожной и, вм'яст'я съ т'ямъ, однообразной до унынія жизнью. Село Усть-Цыльма оказалось большимъ, прекрасно обстроеннымъ мъстечкомъ. Нъсколько улицъ съдвухъ-этажными деревянными домами, выкрашенными въ яркую краску, производили благопріятное впечатл'вніе; во всемъ зам'втны были зажиточность, домовитость, опрятность. Но съ внъшностью поселка далеко не гармонировало впечатлвніе отъ его обитателей. Темный, отсталый народъ. Его мысль едва работаетъ, его уму нътъ примъненія, нътъ простора; занятія, формы труда и быта настолько еще несложны, запросы къ жизни такъ еще ограничены, что духовная жизнь печорскаго населенія не выходить изъ круга первоначальной грамотности, съ трудомъ находящей здѣсь себѣ примѣненіе. Промысловая дѣятельность, всецьло занимающая собой туземцевь, не требуеть оть нихъ ничего, помимо энергіи, упорства въ трудъ и подвижности. Л'втомъ и весной рыболовство, зв вробойство, сплавъ лъса на устье Печоры; зимой извозъ, —вотъ и все содержаніе жизни обитателя Усть-Цыльмы. Ни оживленной лъсной торговли, ни тъмъ болъе промышленности, способныхъ внести въ этотъ мертвый уголъ архангельскаго края подъемъ и разнообразіе жизни, нътъ да и не можетъ быть. Удаленность отъ фабричныхъ центровъ, отсутствіе не только желъзныхъ, но и самыхъ обыденныхъ колесныхъ дорогъ, суровость природныхъ условій держатъ подъ спудомъ, въ нъдрахъ земли богатства печорскихъ пустынь. Съ давнихъ временъ, съ



Новоземельскій ландшафтъ.

XVIII въка, на Печоръ были извъстны нефтяные источники и серебряная руда, но правильной эксплоатаціи ихъ не было. Руду разграбили, а нефть и до сихъ поръ не привлекаеть къ себъ промышленниковъ-капиталистовъ. Только въ южной части уъзда, въ захудаломъ поселкъ Усть-Ухтъ, состоящемъ всего изъ какихъ-нибудь 20 ничтожныхъ строеньицъ, живеть въ настоящее время инженеръ А. Г. Гансбергъ, занятый изслъдованіемъ печорскихъ нефтехранилищъ. Да и его пребываніе въ средъ усть-ухтскаго населенія надо отнести

къ числу любительскихъ недоразумѣній. То, что разсказывалъ Гансбергъ политическимъ о печорскихъ нефтеразвѣдкахъ, мало интересно для читателя, но одинъ изъ этихъ разсказовъ, въ которомъ попутно освѣщена участь политическаго ссыльнаго на Печорѣ, заслуживаетъ упоминанія. Во время одной изъ своихъ экспедицій Гансбергъ случайно достигъ небольшого инородческаго селенія; надо было справиться, жилъ ли въ немъ кто-либо изъ русскихъ, чтобы съ его помощью проѣхать дальше.

- Я сошелъ съ лошади, —разсказывалъ Гансбергъ, и направился къ виднѣвшимся постройкамъ. Кругомъникого; мъстность пустынная, дикая... Чахлый лъсокъ раскинулся кругомъ по мшистому болоту въ перемежку съ кустистымъ тальникомъ. Сталъ подходить къ деревнъ. Ея разоренный видъ производилъ впечатлъніе заброшеннаго погоста. Хатки, что называется, на курьихъ ножкахъ. Вошелъ въ поселокъ; тамъ-никого, точно нежилой: ни звука, ни голоса человъческаго не слышно, хоть бы дверь гдъ скрипнула. Оглядълся кругомъ... Смотрю, въ сторонъ, на берегу у ручья, сидитъ человъкъ и пристально смотритъ на меня; видно, мое появленіе въ этихъ м'встахъ было для него д'вломъ необыкновеннымъ. По внъшности и по всему облику можно было сейчасъ же догадаться, что онъ не изъ туземцевъ. Я ръшилъ объясниться и первымъ окрикнулъ его по-русски.
  - Вы-не русскій-ли?
- Да, онъ самый,—отвъчалъ незнакомецъ и быстро подошелъ ко мнъ. Мы поздоровались. Я поинтересовался узнать, откуда онъ.
  - Здъшній-ли, или со стороны?
- Да я здѣсь въ ссылкѣ,—былъ отвѣтъ,—политическій я; живу одинъ, безъ товарищей; скоро ужъ лѣтъ пять будетъ, какъ сижу въ этой норѣ.
  - Да неужели?-изумился я, не ожидая подобнаго

отвъта. Какъ же вы существуете, чъмъ занимаетесь здъсь?

- Какъ, чъмъ занимаюсь? Вотъ живу изо дня въ день, ъмъ, пью, хожу на охоту... Чъмъ же мнъ еще заниматься?
- И не скучаете? Есть ли у васъ, по крайней мѣрѣ, книги, газеты?
- Книгъ немного, да и тъ давно перечитаны. Газеты... давно ихъ уже не получаю; раньше бывали,—теперь нътъ.

Его односложные отвъты давили меня своей безпомощностью, безжизненностью. Да какъ же можно было такъ жить?—невольно вставалъ вопросъ, на который ни я, ни мой собесъдникъ не находили отвъта. Стоя передъ нимъ и видя его одинокаго, отръзаннаго отъ всего живого, затертаго въ глуши печорскихъ лъсовъ, я самъ, признаюсь, растерялся, не зная, что спросить, чъмъ заинтересовать его. Разговоръ не клеился. Къ тому, что дълалось въ Россіи, онъ относился равнодушно, безучастно; нъсколько больше оживленія вносили мои разспросы о мъстныхъ условіяхъ жизни, природъ, людяхъ; видно было, что они интересуютъ его больше, чъмъ та политическая дъятельность, за которую онъ попалъ сюда, и которой отдавалъ когда то весь смыслъ, всв силы своей жизни. Съ часъ я провелъ въ разговоръ съ нимъ. И когда черезъ часъ выъзжалъ изъ поселка, мнъ было и тяжело, и грустно за "приконченнаго" политическаго. До околицы онъ проводилъ меня, здёсь мы простились, и каждый пошелъ своей дорогой: онъ обратно въ поселокъ, а я исчезъ въ дикой тайгъ, направляясь дальше на западъ"...

## ГЛАВА ХІХ.

Въ печорской глуши.—Печорскій дьяконт А. Колчинъ открываетъ село въ перепись 1897 г.—Какъ жила усть-цыльмская колонія политическихъ ссыльныхъ?—усть-цыльмская "коммуна".—Печорскіе ссыльные въ представленіи мъстнаго населенія.—Усть-Цыльмскій обыватель въ гостяхъ у политическаго.—Старообрядческая депутація ищетъ защиты у ссыльнаго, д-ра Мартынова.

Страшны запов'вдные печорскіе л'вса своей неприступностью, своей безлюдностью и непроходимостью. Что передъ ихъ жуткимъ молчаніемъ, передъ ихъ первобытнымъ тяжелымъ сномъ стоны и муки заживо погребаемаго въ ихъ дебряхъ человъка! Здъсь царь-еще природа, здъсь она не признаетъ надъ собой верховнымъ главой человъка, здъсь она заставляеть его смириться передъ своими безконечно великими силами. Борись, если можешь, за свои культурные навыки, поддерживай, если съумбешь, свои духовные запросы, или смирись, снизойди до уровня туземца-зырянина, откажись отъ прошлаго, такова альтернатива, диктуемая политическому ссыльному мертвящими силами съверныхъ тайги и болота. И ссыльный ъхалъ сюда, хорошо зная, что ждеть его впереди; ссыльный задавался вопросомъ: выживу-ли я, выдержу-ли напоръ всвхъ лишеній, всвхъ бъдствій, физическихъ и духовныхъ, въ этой пустынъ Въдь только здъсь, въ печорскомъ крав, возможны до сихъ поръ такіе поразительные факты, какъ открытіе новыхъ поселеній. Какъ ни странно можетъ показаться читателю, но въ концъ XIX въка въ Печорскомъ уъздъ было открыто селеніе, до того времени совершенно неизвъстное уъздной администраціи. Политическій ссыльный В. П. Литовъ такъ разсказываль объ этомъ, въ свое время много нашумъвшемъ, инцидентъ:

"Печорскій дьяконъ А. Колчинъ, занятый въ перепись 1897 г. сборомъ матеріаловъ въ Пустозерскѣ и окрестныхъ съ нимъ деревняхъ, совершенно случайно натолкнулся въ своихъ развъдкахъ на небольшую тропу, убъгавшую въ тундру. Онъ полюбопытствовалъ, куда ведетъ дорога; ему отвъчали, что ею можно дойти до "жилыхъ мъстъ". Дъйствительно "мъста" въ указанномъ направленіи были обнаружены, и маленькій Колумбъ занесъ невъдомую дотолъ общину въ списки населенныхъ мъстъ Печорскаго уъзда. Жители ея не тяготились своей изолированностью, управлялись сами собой и не скучали по налогамъ и полицейскимъ властямъ. Только съ момента возсоединенія вольностямъ поселка пришелъ конецъ; введено было общепринятое на Руси полицейское управленіе, и духовнымъ пастыремъ новоявленной паствы поставленъ за заслуги отецъ ліаконъ".

Уже по этимъ отдъльнымъ картинкамъ, иллюстрирующимъ печорскій край, можно составить себъ безошибочное представленіе объ его привлекательности. Къ безотрадности природы, къ полной заброшенности присоединялись и тяжелыя бытовыя условія въ жизни ссылавшихся сюда политическихъ.

Въ Усть-Цыльмъ ссыльные жили вначалъ "коммуной". Трудно было найти для каждаго помъщеніе: на квартирантовъ "арестантовъ" не находилось любителей домохозяевъ. Ръшили поэтому снять цълый домъ и зажить сообща. Первый годъ, до весны 1904 г., въ коммунъ жило шестеро политическихъ; коммунары не признавали частной собственности: инвентаремъ, обстановкой и даже гардеробомъ пользовались сообща; каждый, нуждавшійся въ платьъ или бъльъ, бралъ подходящее ему изъ общаго склада; точно также и изъ кассовыхъ сбереженій всякій имълъ право взять необходимое ему количество денегъ. Столъ и занятія не были исключеніемъ изъ общаго правила. Готовили по очереди, ъли за однимъ столомъ; къ объду доставали говяжье мясо, хлъбъ, картофель. Лътомъ и весной, когда начи-

нался сезонъ рыболовства и охоты, за столомъ у коммунаровъ появлялись семга, куропатки, зайцы и прочая дичь; на Печоръ, гдъ пара куропатокъ оцънивалась въ 3 коп., фунтъ семги въ 20 к., заяцъ въ 5 к., --это было общедоступно. Недостатка въ мясъ не чувствовалось круглый годъ, но овощи, фрукты и, вообще, всякая зелень отсутствовали совершенно. На средней Печоръотъ Харинской до Усть-Ижмы-нътъ, вообще, ни огородовъ, ни какихъ либо значительныхъ посъвовъ; жестокіе 400 морозы въ январѣ и короткое прохладное лъто не дають возможности съять озимые хлъба и культивировать корнеплоды. Кое-гдф лишь засфиваются небольшія, расчищенныя изъ-подъ ліса, поляны "житомъ", и изъ "житной" же муки выпекается житный хльбъ; картофель не успьваетъ иной разъ вызръвать. Чтобы спасти себя отъ цынги, ссыльнымъ приходилось за 1000 верстъ изъ Архангельска выписывать консервы. Не всегда эта операція удавалась. Ссылка спорадически страдала отъ отсутствія свободныхъ денегъ, а на Печоръ, гдъ политические получали 8 руб. мъсячнаго пособія, этихъ денегъ только-только хватало на прожитье.

Особенно тяжело пришлось коммунарамъ послѣ того, какъ изъ Усть-Цыльмы, съ общаго рѣшенія колоніи, бѣжалъ товарищъ Лелашвили. Чтобы осуществить этотъ побѣгъ, потребовалась значительная сумма денегъ; коммунары безропотно передали бѣгуну изъ кассы всѣ свои сбереженія, въ количествѣ 50 рублей, и, освободивъ такимъ образомъ товарища, остались сами безъ всякихъ средствъ къ существованію. Въ теченіе двухъ мѣсяцевъ коммуна питалась хлѣбомъ и чаемъ, черезъ день готовила кашу, считавшуюся роскошью въ эти черные дни. На бѣду бѣглецъ былъ пойманъ въ пути, привезенъ въ пинежскую тюрьму, и планъ бѣгства, стоившій усть-цыльмскимъ политическимъ столькихъ усилій, былъ разбитъ. Стойкость ихъ не поколе-

балась однако отъ неудачи, и, когда потребовались экстраординарные расходы, кассовыя деньги были единодушно предоставлены въ распоряжение нуждавшемуся товарищу.

Не хлъбъ и не деньги, или върнъе, не отсутствие того и другого тяготило коммуну. Гораздо бользненные ощущалось отсутствіе книгь, журналовь, новостей сь родины, изъ далекой Россіи, съ поля революціонной брани. Архангельская колонія высылала въ Усть-Цыльму "Русскія Въдомости", но пока газета доходила по назначенію, интересъ ея содержанія утрачивался; льтомъ доставка почты шла и быстрве, и аккуративе; письма и грузъ изъ Архангельска прибывали въ Усть-Цыльму пароходомъ черезъ недълю. Съ большимъ нетерпъніемъ и радостью ждали начала навигаціи, ибо она избавляла ссылку отъ полной изоляціи въ весеннее и осеннее распутье. Съ іюля и до начала сентября рейсы съ Архангельскомъ поддерживались безпрепятственно; два раза въ каждые 10 дней отъ усть-цыльмской гавани отваливалъ пароходъ, уходя къ Куф, и два раза привозилась оттуда перегружавшаяся съ океанскаго нарохода архангельская корреспонденція. Въ августъ устанавливались первые заморозки, предвъстники надвигавшейся зимы. Жизнь на Печоръ мало-по-малу затихала и усть-цыльмскіе обыватели готовились къ долгой, длившейся мъсяцами, спячкъ. Для политическихъ, жившихъ по прибрежнымъ печорскимъ селамъ и деревнямъ, это время было временемъ тяжелыхъ испытаній. Съ каждымъ днемъ, неуклонно и медленно приближалась арктическая зима съ ея ужасными пургой и сорокаградусными морозами, съ ея еще болве ужасными ледяными вътрами; вмъсть съ ними близилась блокада печорскихъ мъстъ: пароходные рейсы прекращались: послъдняя соломина, за которую хватался усть-цыльмскій ссыльный, ускользала изъ его рукъ, и начинался мертвый періодъ унылаго, томительнаго времяпрепровожденія. Ни газеть, ни писемъ не получалось въ теченіе трехъ и болъе мъсяцевъ; снъжными сугробами замътались до крышъ дома и улицы уснувшей Усть-Цыльмы. Наступала длительная, мучительная полярная ночь: къ 11 часамъ утра забрезжитъ еле-еле дневной свътъ, разольеть часа на три сърую муть и къ двумъ часамъ смѣшается съ сумеречной тьмою. Въ теченіе двухъ мъсяцевъ съ конца ноября, весь декабрь и первую половину января, длится мракъ убійственно холодныхъ ночей. Люди забиваются въ теплые углы, птицы мерзнутъ въ воздухъ, животные съ трудомъ выдерживаютъ губительную температуру непомърныхъ морозовъ. Только самовдамъ она по душв. Закутавшись въ малицу и савикъ, и заложивъ оленя въ легкія нарты, они мчатся по льдамъ застывшей Печоры и дикихъ равнинъ съверной тундры, точно не замъчая шалостей свиръпой зимы; ихъ выносливость поразительна: въ январскіе холода, когда ртуть стыла, и печорцы кряхтыли отъ трескучихъ морозовъ, самондъ вынажалъ съ непокрытой головой, накинувъ на себя лишь оленьи мѣха

Усть-цыломъ не привыкъ къ такой безпечности; зимой и онъ не прочь отогръться въ теплъ на широкихъ палатяхъ, въ своей просторной и отлично отстроенной избъ; и если онъ отказывается отъ этого удовольствія, то только въ виду хорошихъ заработковъ, которые сулитъ зимній извозъ. На Никольскую ярмарку въ Пинегъ выъзжаетъ чуть ли не вся Усть-Цыльма поголовно. Подводы грузятъ мъхами, дичью, олениной и, закутавшись съголовы до ногъ въ теплый оленій мъхъ, усть-цыломы отправляются въ долгую и тяжелую дорогу. Въ переъздъ извозчикъ зарабатываетъ большія деньги; каждый изъ нихъ ведетъ обыкновенно 2—3 подводы, кладя на сани около 25 пудовъ груза. Владълецъ товара платитъ съ пуда отъ 1 р. 30 к. до 1 р 50 к.,—что въ одинъ конецъ даетъ извозчику съ двухъ

подводъ приблизительно 70—75 рублей. На обратномъ пути обозы ръдко идутъ порожнякомъ; чаще всего и въ обратный конецъ хозяину удается заработать нъсколько десятковъ рублей.

Отъвадъ въ Пинегу на ярмарку временно оживлялъ Печору. Каждый по своему пользовался въ эту пору повадкой обывателей; не дремали и политические ссыльные, передавая съ оказіей порученія и письма въ Пинегу и Архангельскъ. На мгновеніе въ жизнь узниковъ врывался лучъ свъта, оживляя колонію нетеривливыми ожиданіями въстей изъ Россіи и сосъднихъ уъздовъ.

Такъ прожила "коммуна" осень и зиму 1903 г. Съ весны 1904 г. въ Усть-Цыльму стали прибывать, одинъ за другимъ, этапы, привозя новыхъ товарищей. Каждаго вновь прибывавшаго встръчали съ радостью, устраивали возможно удобнъе и, какъ новичка, недавно выъхавшаго изъ Россіи, подвергали самымъ тщательнымъ и подробнымъ разспросамъ. Къ этому времени усть-цыльмское населеніе успъло уже освоиться съ политическими и разсмотръть въ нихъ людей, далекихъ отъ уголовныхъ поселенцевъ.

— Мы думали, вы изъ душегубовъ какихъ будете, чистосердечно заявляли они въ разговорахъ съ политическими, теперь то видать стало, что народъ вы другой, зла намъ не желаете...

Высшей аттестаціей служило при этомъ уподобленіе политическихъ чиновникамъ.

— Живутъ, какъ чиновники; не безобразятъ, не пьютъ; люди, что говорить, спокойные; зла отъ нихъ не видимъ.

Этотъ взглядъ на ссыльныхъ и связанное съ нимъ довъріе устанавливались крайне медленно; мало по малу, съ населеніемъ завязывались не только знакомства, но нъкоторые изъ колонистовъ, пользовавшіеся особымъ расположеніемъ обывателей, были удостоены

высокой чести, попавъ въ "кумовья". Былъ даже единичный случай женитьбы политическаго на усть-цыльмской самобдкъ.

Курьезную форму носили на себъ всъ эти знакомства и посъщенія усть-цыломами политиковъ. Войдеть въ комнату, станетъ у двери и стоитъ безмолвно чась, два, а то и больше. Самымъ тяжелымъ оскорбленіемъ для такого невзыскательнаго гостя быль вопросъ о цъли его прихода; вопросъ "что надо?" или "зачъмъ пришелъ?" усть-цыломъ понималъ по-своему; для него это было равносильно желанію хозяина отвадить посътителя, отдълаться отъ него. Ужъ лучше было ни единымъ словомъ не нарушать обоюднаго молчанія: оно считалось болье гостепріимнымъ, нежели дъловой вопросъ. Ни гость, ни хозяинъ не занимали другь друга; хозяинь продолжаль свою работу, читаль, писаль; а гость либо простаиваль часами у входной двери, либо набирался смълости и съ любопытствомъ обходилъ комнату ссыльнаго, разсматривая по ствнамъ "картинки". Особое недоумъніе возбуждала у устьцылома страсть политическихъ къ чтенію, письму. Просидъть за книгой вечеръ ему казалось чъмъ-то неестественнымъ, мучительнымъ, тяжелымъ.

- Пишешь? спрашиваль усть-цыломъ гость у политическаго.
  - Пишу,—отвѣчалъ тотъ.
  - Что пишешь?
  - А вотъ работа у меня есть... работу пишу.
- Работу?—съ недоумъніемъ переспрашивалъ гость, и въ голосъ его слышалась насмъшливая нотка. Какая-де можетъ быть это "работа"—перомъ писать. Самъ онъ зналъ только одну работу, —работу мускульную, физическую, работу топоромъ, сътями, гарпугой. Изъкнигъ его пониманію была доступна единственная—евангеліе. Къ неразвитости присоединялись обрядность и предразсудокъ. Дъло въ томъ, что населеніе Усть-

Цыльмы и вообще средней Печоры-почти сплошь старообрядческое. Суевъріе, обычай играють въ его жизни огромную роль; не ръдко, даже и въ болъе позднее время, старообрядцы отказывались пускать къ себъ на квартиры политическихъ изъ-за табака, чая, водки; впрочемъ, глазъ хозяина гораздо строже слъдиль за квартирантомъ, чвмъ за самимъ собой. Теоретически трубка, чайникъ и полуштофъ были изгнаны изъ употребленія, но практически допускались послабленія, — особенно для искусителя — полуштофа. За религіозные обряды печорскіе старообрядцы держатся не менъе упорно, чъмъ за бытовые; православныхъ церквей не посъщають, духовенства не признають; въ иныхъ приходахъ весь церковный доходъ за годъ сводился къ 2-5 рублямъ. На почвѣ бойкота православнаго духовенства возникли полицейскія гоненія; полиція отбирала и жгла старообрядческія книги, разгоняла молитвенныя собранія, преслідовала выборных старообрядцами лицъ. Старообрядцы долго искали защиты правды и, услыхавши, наконецъ, что на Печору ъдетъ изъ Архангельска какая-то комиссія, Гръшили что у нея то они и найдуть себъ избавление отъ всъхъ притъсненій. Выбрали депутатовъ и отправили съ челобитной. Увы! То была комиссія санитаровъ, состоявшая на бъду сплошь изъ политическихъ ссыльныхъ. Тъмъ не менъе сгарообрядческая депутація добилась аудіенціи у руководителя экспедиціи д-ра С. В. Мартынова. Произошла комичная сцена. Отъ старообрядцевъ, съ низкимъ поклономъ, явилось трое депутатовъ: степенный, пожилой начетчикъ, молодой парень, сообразительный и начитанный въ священныхъ книгахъ, и подростокъ, мальчикъ лътъ 15, не принимавшій активнаго участія въ торжественно происходившихъ переговорахъ. Д-ру Мартынову была приписана высокая роль царскаго посланца, облеченнаго неограниченными полномочіями карать и миловать.

Не по душѣ было санитарамъ это свиданіе; старикъдепутатъ́ настаивалъ на просьбѣ "разувѣрить государя"
въ преданности печорскихъ старообрядцевъ, и никакія
обратныя разувѣренія ссыльныхъ въ ихъ безсиліи не
могли пошатнуть вѣры въ мнимое могущество ссыльнаго Мартынова. Такъ и уѣхалъ онъ съ Печоры, напутствуемый горячими просьбами и надеждами сбитыхъ съ толку ревнителей старообрядческой вѣры. Волей-неволей, а пришлось побывать въ шкурѣ гоголевскаго Хлестакова.

#### ГЛАВА ХІХ.

Усть-Цыльмская ссылка въ 1904 г. — Настроеніе среди ссыльныхъ.—Попытка бъгства съ Печоры.—Печорская организація наканунъ амнистіп —Пустозерскъ и пустозерская ссыдка.—Ижемскія мъста и ижемскіе политическіе ссыльные.—Самоубійство Крапивникова.—Отъъздъ ижемскихъ политическихъ изъ ссылки.

Экспедиціи, подобныя упомянутой въ предыдущей главъ, имъли большое значение не только по тъмъ матеріаламъ, которые добывались отъ обследованія печорскаго края въ его бытовомъ, этнографическомъ и географическомъ отношеніяхъ, но и по вліянію на жизнь архангельскихъ, -- въ частности усть-цыльмскихъ политическихъ ссыльныхъ. Санитарныя, статистическія или этнографическія экскурсіи на Печору и ея притоки организовывались почти ежегодно; ссыльные принимали въ нихъ живъйшее участіе не только въ виду того интереса, который предоставляло само по себъ ознакомленіе съ печорскими мізстами, но еще и по тому, что экспедиція давала возможность временно освободиться и отдохнуть отъ полицейскаго надзора; вежмъ прочимъвыгодамъприсоединялся и заработокъ: обыкновенно рядовой участникъ получалъ 30-35 руб. въ мъсяцъ, зарабатывая такимъ образомъ около 100 р.

за время научныхъ изслъдованій. На Печоръ, гдъ на учетъ была каждая копъйка, сто рублей представлялись цълымъ капиталомъ, спасавшимъ многихъ отъ голоднаго существованія.

Лѣтомъ 1904 г. усть-цыльмская "коммуна" распалась. Прибыли новые ссыльные, въ большинствѣ рабочіе, и колонія увеличилась въ своемъ составѣ до 11 человѣкъ. Жизнь во многомъ измѣнилась; прежняго единодушія и идеальнаго согласія, царившихъ въ павшей "коммунѣ", болѣе не существовало. Начались личные нелады,—мелочные, нерѣдко безпричинные, вызывавшіеся нервностью, несдержанностью на слово или болѣзненнымъ самолюбіемъ отдѣльныхъ членовъ колоніи. Жизнь сообща стала при такихъ условіяхъ немыслимой; общая квартира была упразднена, и оставлена лишь колоніальная кухня, куда въ обѣденное время собирались почти всѣ усть-цыльмскіе ссыльные.

Готовиль въ кухнѣ "за стаканъ пива"—такъ оно было рѣдкостно на этихъ мѣстахъ!—политическій; обѣдъ стоилъ 8—13 коп. Устраненъ былъ теперь и тотъ недостатокъ въ газетахъ и журналахъ, который раньше тяжело отзывался на жизни ссыльныхъ; въ Усть-Цыльму высылали безплатно 11 періодическихъ изданій, которыми она дѣлилась съ сосѣдними колоніями.

Но при всемъ томъ настроеніе временами переживалось отчаянное. Тоска грызла, люди варились въ своемъ собственномъ соку, глушь давила и мучила. Однообразіе жизни, повторявшееся изо дня въ день съ тюремной правильностью, отсутствіе живой работы, новыхъ людей доводили печорскихъ ссыльныхъ до крайней раздражительности, до безсильнаго бѣшенства и даже самоубійства. Нѣтъ силъ сидѣть въ четырехъ стѣнахъ надоѣвшей до-нельзя комнаты; выйдешь на пустынную улицу Усть-Цыльмы и сразу почувствуешь свое одиночество. Тяжелое уныніе охватываетъ при видѣ темныхъ, хвойныхъ лѣсовъ, закрывшихъ собой

горизонть; глазъ ищеть простора и не находить: лѣсъ, лѣсъ и лѣсъ, безконечный, нахмуренный охватилъ со всѣхъ сторонъ село и не избавиться отъ его сплошныхъ стѣнъ, отъ его вѣчно зеленой, утомительно однообразной хвои. Точно въ колодезь попалъ: сверху—небо; по сторонамъ—лѣсъ; ни выхода, ни выѣзда, ни свободы, ни свѣта! Сознаніе оторванности печорской глуши начинаетъ снова вливаться, помимо воли, въ больную душу и щемитъ, и надрываетъ безысходной скорбью измученное сердце.

Въ такія минуты, когда нервы особенно напрягались, ипечорская тайга вызывала проклятія и ненависть, усть-цыльмскій ссыльный искалъ себъ успокоенія въ полнъйшей изоляціи отъ міра; клинъ клиномъ вышибають, —говорить русская пословица; и если сама по себъ жизнь на Печоръ представляла тюремное заключеніе, то ссыльный увеличиваль его жестокость новыми ограниченіями, запирался въ своей комнать, не выходиль изъ нея днями, не принималь къ себъ товарищей, чуждался вообще людей. Временное отшельничество затворника и его психическія страданія не вызывали ни въ комъ удивленія: каждому были знакомы моменты острой депрессіи въ настроеніи, поперемънно овладъвавшей то однимъ, то другимъ. Нодіе tibi—cras mihi.

Иные, спасаясь отъ тоски, прибъгали къ обратному средству: уединенію они предпочитали перемѣну обстановки и людей, сговаривались съ отъъзжавшими изъ Усть-Цыльмы обывателями и отправлялись въ "гости" за 100—200 верстъ въ сосъднія колоніи политическихъ. Исправникъ не преслъдовалъ за отлучки, требуя лишь заявленія о выъздъ. Да и могли-ли въ самомъ дълъ возникуть у него какія либо подозрънія въ искренности намъреній уъзжавшаго на время политическаго, когда лучшимъ залогомъ его цълости были кръпкія цъпи, наложенныя самой печорской природой.

Мысль о побъгъ съ дороги могла существовать въ головъ усть-цыльмскаго узника лишь теоретически; практическое же осуществление ея разбивалось о незыблемыя преграды непроходимой пустыни. Бывало, впрочемъ, и такъ, что отчаяние брало верхъ надъ доводами разсудка, и ссыльный бъжаль съ Печоры, плуталъ по бездорожной тайгъ и болотамъ, скрывался отъ людей, обходилъ ихъ селенія, но, въ конців концовъ, обезсиленный голодомъ и тяжелой ходьбой, приходиль разбитый, истерзанный къ твмъ же людямъ и просилъ у нихъ помощи. Эмигрантъ зналъ, что съ этого момента его свобода, за которую онъ столько выстрадалъ, будеть у него снова вырвана; онъ зналь, что люди, къ которымъ онъ обратится за хлібомъ, спасуть его отъ голодной смерти, но, возвративъ къ жизни, снова предадуть въ руки полицейскаго насилія И все-таки онъ шелъ къ нимъ и влъ ихъ отравленный хлвоъ. Дилемму-лучше ли выжить ссылку или сложить кости въ печорской тайгъ, онъ разръшалъ самою жизнью.

Въ исторію архангельской эмиграціи печорская ссылка не внесла поэтому ничего болъе или менъе крупнаго, если не считать отдёльных неудачных попытокъ бъгства. Энергія печорскихъ политическихъ обратилась въ другую сторону, въ сторону устроительства колоніальной жизни и объединенія колоній путемъ созданія представительнаго центра. Предполагалось выработать сперва форму и функціи такой организаціи лишь для одного печорскаго увзда, со временемъ же предложить остальнымъ убздногородскимъ колоніямъ ввести у себя въ увздахъ подобный же планъ. Иниціаторами въ дълъ организаціи печорской ссылки явились усть-цыльмскіе товарищи. Работа закипъла. Всъ были проникнуты однимъ желаніемъ, однимъ стремленіемъ облегчить борьбу политическихъ съ администраціей, придать ей силу сплоченной солидарности и единообразія. Вопросъ ставился прямо: если не было

возможности освободить себя изъ района печорской ссылки путемъ эмиграціи, то необходимо было оградить себя на мѣстѣ отъ дальнѣйшихъ посягательствъ полиціи организаціей уѣздной круговой поруки. Центромъ крамольныхъ замысловъ стала Усть-Цыльма. Съ одной стороны роль эта выпала ей на долю какъ административному пункту, съ другой,—численный перевѣсъ устьцыльмскихъ ссыльныхъ и ихъ иниціатива закрѣпили за Усть-Цыльмой значеніе руководящей базы.

Главными цѣлями начатаго дѣла активной обороны противъ голода и администраціи были:

- 1) взаимная помощь,—матеріальная и духовная, организуемая отдёльными колоніями, сообразно ихъ составу, численности, нуждамъ и
- 2) представительное посредничество черезъ выборныхъ старостъ во всѣхъ сношеніяхъ уѣздной полиціи съ печорской ссылкой.

Второй пунктъ организаціи предполагалъ внести бо́льшую согласованность и стойкость при отстаиваніи какихъ-либо требованій или интересовъ, общихъ всѣмъ колоніямъ уѣзда. По всѣмъ дѣламъ и во всѣхъ случаяхъ полиція должна была вести переговоры черезъ выборныхъ старостъ; старосты же предъявляли ей общеколоніальныя требованія, рѣшенія и отвѣты на отдѣльные запросы; вмѣстѣ съ тѣмъ на обязанности старостъ лежало созывать собранія и доводить до ихъ свѣдѣнія новыя постановленія мѣстной или губернской полиціи.

Къ осени 1904 г. печорскій союзъ ссыльныхъ успъль настолько окръпнуть, что полиція должна была признать за нимъ извъстное значеніе и силу; но, сносясь въ силу необходимости на мъстъ съ его представителями, она одновременно довела до свъдънія губернатора объ его существованіи. Бюнтингъ пригрозилъ политическому Бартольду высылкой изъ Усть-Цыльмы и, въроятно, привель бы эту угрозу въ исполненіе, если бы старый курсъ репрессій и преслъдованій не былъ подорванъ къ этому времени распоряженіемъ изъ Петербурга о частичной амнистіи.

Періодъ полицейскихъ подвоховъ и притъсненій ссыльныхъ миновалъ; освобожденіе однихъ изъ нихъ и переводъ другихъ въ болѣе близкіе къ Архангельску села и города совпали съ моментомъ, когда надъ печорскимъ союзомъ политическихъ ссыльныхъ собирались грозовыя тучи административныхъ каръ. Но блеснулъ яркій лучъ занявшейся надъ Россіей свободы, и его животворящій свѣтъ дошелъ и сюда, на далекіе берега Печоры. Темныя тучи разсѣялись, какъ туманъ; исчезъ мракъ насилія и произвола, окутывавшій ссылку, а вмѣстѣ съ нимъ исчезли и рожденный имъ печорскій союзъ и сама печорская ссылка.

\* \*

Вверхъ и внизъ отъ Усть-Цыльмы, по р. Печорѣ и ея южному притоку Ижмѣ, разбросаны села: Пустозерскъ, Красный Боръ, Усть-Ижма, Сизябскъ и Мохча. Далеко на востокъ, въ 600 верстахъ отъ Усть-Цыльмы, лежитъ среди дикой тайги на берегу р. Уссы небольшое селеньице Балабанъ. Въ эти то отдаленнѣйшія села Печорскаго уѣзда начались съ весны 1904 г. административныя высылки прибывавшихъ въ Архангельскъ политическихъ этапниковъ. До Усть-Цыльмы ссыльныхъ доставляли пароходомъ, здѣсь они поступали "въ распоряженіе" уѣзднаго исправника и вслѣдъ затѣмъ разселялись— кто по верхней, а кто по средней Печорѣ.

На крайнемъ съверъ, въ Пустозерскъ, коротали ссылку пятеро политическихъ: одна женщина, высланная сюда по дълу организаціи "Бунда" и четверо рабочихъ мужчинъ. О нихъ въ нашу архангельскую колонію не поступало никакихъ извъстій; только уже черезъ Усть-Цыльму, съ пріъздомъ въ Архангельскъ

ссыльнаго Бартольда, получились кое-какія свідівнія объ ихъ существованіи. Оно было по истині ужасно.

Пустозерскъ, — городокъ съ 26 дворами, лежитъ по ту сторону полярнаго круга. Отъ рыбачьяго поселка Харинской, расположеннаго какъ разъ на высотв полярнаго круга, надо подняться къ свверу еще на 1½0, чтобы достичь Пустозерска! Сомкнутое съ трехъ сторонъ болотами большеземельской тундры, село выходитъ четвертой своей стороной къ губъ Печоры. Все населеніе Пустозерска состоитъ изъ полутораста душъ рыбаковъ.

Одинъ внъшній видъ села вызываль у ссыльныхъ безотчетное чувство тоски. На лишенномъ всякой растительности, песчаномъ косогоръ раскидано въсколько десятковъ бревенчатыхъ избъ; нътъ ни лавокъ, ни какихъ-либо промышленныхъ предпріятій; все привозится моремъ изъ Архангельска, за 1000 верстъ, или съ Печоры изъ Усть-Цыльмы. Пустозерская природа по своей бъдности можеть быть сравниваема развъ только съ кольской или александровской. "Здёсь ни лёсь, ни сама Печора не оживляють ландшафта: видны лишь безконечныя, унылыя болота и мхи, унылая ръка, на которой посреди необозримыхъ пространствъ встръчаются маленькія незамѣтныя деревеньки" »). Большеземельская тундра представляеть ровную, отъ Урала до Печоры раскинувшуюся болотную топь, на которой кое-гдъ торчить корявый стволь приникшей къ землъ полярной березы, да чернвють прутья щетинистаго тальника. Мъстами надъ поверхностью болотной зелени поднимаются песчаныя, холмообразныя косы, встрёчаются истоки ръкъ, небольшія озера. Угрюмые хвойные лъса отощии отсюда къ югу и не закрывають болъе далекаго, сливающагося съ тундрой горизонта. Все, что видитъ здъсь глазъ, не радуетъ сердца человъка, не возбу-

<sup>\*)</sup> Мартыновъ, "Печорскій край".

ждаетъ въ немъ ни мысли, ни желанія; точно смерть, холодная и нѣмая, витаетъ надъ этимъ краемъ, въ которомъ отъ ея ледяного дуновенія остались нетронутыми лишь земля и вода.

И жизнь человъческая чуть замътна въ этихъ широтахъ. Полтораста душъ, постоянно живущихъ въ Пустозерскъ, заняты рыболовствомъ въ устьяхъ р. Печоры. Ссыльные, прозябавшіе въ ихъ средъ, чтобы хоть какъ-нибудь убить время и спасти себя отъ растлъвавшаго душу и умъ бездълья, принимали участіе въ ихъ



Уборка карбаса на зиму въ затонъ.

промыслахъ. Ни работъ, ни библіотеки, ни общихъ чтеній или занятій у нихъ не было; казалось, самый смыслъ жизни утрачивался, и его мъсто заступало полусонное физическое существованіе. Но и это послъднее поддерживалось съ большимъ трудомъ въ борьбъ съ всевозможными лишеніями; въ самомъ Пустозерскъ съ увъренностью можно было расчитывать лишь на воду и рыбу; поэтому, чтобы спасти себя отъ голода въ зимнюю пору, надо было озаботиться объ удовлетвореніи своихъ насущныхъ потребностей въ

періодъ навигаціи; нужны были деньги, а ихъ у ссыльныхъ не находилось. Чтобы облегчить свое матеріальное положеніе, пустоверцы отправляли зимой кого-либо изъ товарищей въ Усть-Цыльму, за 250 верстъ, для закупки предметовъ первой необходимости.

Рискъ заболѣванія при полуголодной жизни былъ очень великъ, а въ Пустозерскѣ не было ни доктора, ни больницы. Единственный представитель медицины, — фельдшеръ утратилъ отъ непрерывнаго запоя всякія терапевтическія свѣдѣнія, и единственный медикаментъ, который онъ могъ предложить больному изъ своей запущенной аптечки, былъ все тотъ же цѣлитель алкоголь.

Пусть же читатель представить себъ, что должны были выносить въ подобной обстановкъ пустозерскіе политическіе, когда въ тундръ наступала арктическая зима, и вмъстъ съ нею на побережье Ледовитаго океана спускалась двухмъсячная темь ужасной полярной ночи.

\* \*

По каменистымъ порогамъ шумными каскадами бѣгутъ и пѣнятся быстрыя ижемскія воды. Гребцы, спускающіе крытый карбасъ внизъ по теченію, перебѣгаютъ по его настилкѣ и длинными шестами толкаютъ впередъ. Мы — въ гостяхъ у ижемскихъ политическихъ ссыльныхъ, въ районѣ такъ называемыхъ "голодныхъ мѣстъ". Часами длится путешествіе по извилистому руслу рѣки, часами сидишь въ карбасѣ и наблюдаешь своеобразную ижемскую природу. Ни признаковъ человѣческаго жилья, ни звука человѣческаго голоса. Вода и лѣсъ, лѣсъ и вода... Плывешь точно въ царствѣ спящей, заговоренной природы. Глубокая, затаенная тишина разлита въ ней, и лишь волна, однообразно плещущаяся у носа карбаса, нарушаетъ ея нѣмой покой. Поразительно и характерно для ижем-

скихъ мъстъ именно это безстрастное спокойствіе прибрежныхъ льсовъ; въ ихъ мракомъ наполненной чащъ точно притаилась, точно стережеть каждый шорохъ . чуткая, боязливая тишина. Берега Ижмы довольно живописны и разнообразны: то каменисты и возвышенны, то низменны и болотисты. Дикая свверная тайга бвжить по ихъ гребнямъ, то надвигаясь къ самому лону водъ, то убъгая вдаль къ горизонтамъ и окутываясь синей дымкой болотныхъ испареній. Мѣстами лѣсная глушь принимаетъ живописный, сказочно - фантастическій видъ: громоздится валежникъ, поперекъ русла лежатъ исполинские стволы вывороченныхъ елей и образують широкіе завалы. Никто не трогаеть здісь этихъ мертвецовъ, мощными тълами преградившихъ путь всему живому; лишь у ихъ омертв влыхъ корней играетъ попрежнему робкая улыбка полярной природы: дикія розы успъли разростись надъ трупомъ лъсного гиганта, и ихъ пахучія, здісь и тамъ мелькающія въ темной листвъ розетки примъшивають свое благоуханіе къ запаху гнилой листвы и ръчной сырости.

Вытащишь свой карбасъ на берегъ, перетащишь его волокомъ черезъ завалъ, спустишь снова на ръку и продолжаешь прерванное путешествіе по тихимъ ижемскимъ водамъ. По каменистымъ берегамъ ихъ встрътишь иной разъ причудливой формы белемниты, — "чертовы пальцы", какъ ихъ называетъ здъшнее населеніе; иной разъ карбасъ потянетъ на верхъ и, сидя подъ крышей, знаешь напередъ, что приближаешься къ порогамъ.

Чъмъ выше къ верховьямъ Ижмы и впаденію въ нее р. Ухты, тъмъ ръже встръчаются прибрежныя селенія, тъмъ бъднъе выглядятъ ихъ хаты, тъмъ коснъе и невъжественнъе становится ихъ зырянское населеніе.

Таковы эти "культурныя" мѣста, и, не дай Богъ было попасть въ ихъ отдаленнѣйшіе предѣлы комулибо изъ интеллигентныхъ и развитыхъ людей. А между

тъмъ ссыльные залетали и сюда, жили здъсь годами, страдали въ неволъ и боролись всъми силами съ дикостью окружавшихъ ихъ людей и природы.

По р. Ижмъ политические разселены были въ с. Ижмъ, Усть-Ижмъ, Мохчъ, Сизябскъ и Красномъ Бору. Только въ первомъ изъ перечисленныхъ селъ колонія ссыльныхъ была многочислена, насчитывая въ 1904 г. 14 человъкъ; въ остальныхъ мъстахъ жили по 2-3 или одиночками, какъ въ Сизябскъ или Красномъ Бору. Политическій-рабочій М. В. Забавниковъ, прибывшій въ с. Ижму въ іюль 1904 г., писаль оттуда, что "село-большое и богатое; народъ тоже, какъ видно, хорошій. Здішнія міста населяють зыряне, и говорить по-русски почти никто изъ нихъ не умъ етъ. Квартиры очень дешевы: я сняль одну комнату, большую и хорошо меблированную, и плачу за нее 11/2 рубля въ мъсяцъ... Субсидія выдается въ размъръ 8 рублей, одежныхъ 37 руб. \*). Удивительно то, что въ Россіи я не встръчалъ такихъ богатыхъ селъ, какія здъсь. Въ Ижмъ положительно всъ крестьяне живутъ въ двухъэтажныхъ домахъ, —чистыхъ, хорошо меблированныхъ; стъны внутри оклеены обоями. У насъ въ Россіи такъ живуть пом'вщики... Морозы здёсь бывають, какъ говорять, до 50-ти градусовъ"...

Это письмо, посланное въ первые дни по прибытіи на мѣсто, рисуетъ преимущественно внѣшнюю сторону той обстановки, въ которой жили ижемскіе ссыльные. Авторъ письма, не успѣвшій еще осмотрѣться и войти въ бытъ населенія, переоцѣнилъ нѣкоторыя его сто-

<sup>\*)</sup> Такъ называемыя "одеженыя" выдавались не всёмъ; для полученія ихъ ссыльный подавалъ прошеніе ближайшей полицейской власти, послів чего на квартиру являлась полиція и производила осмотръ носильнаго платья. За проволочками субсидія на зимнюю одежду выдавалась обыкновенно въ літнюю пору и, наоборотъ, деньги на літнее платье получали осенью или зимою. Не різдко на прошенія получали начімъ не мотивпрованный отказъ.

роны. Уподоблять ижемскихъ зырянъ помѣщикамъ внутреннихъ русскихъ губерній можно было, пожалуй, лишь на основаніи тѣхъ внѣшнихъ признаковъ, которые прежде всего бросились въ глаза прибывшему въ ссылку Забавникову. Обиліе лѣса и его дешевизна позволяють печорскому зырянину и по сію пору отстраивать себѣ прочныя и помѣстительным избы, но за всѣмъ тѣмъ нельзя утверждать, что населеніе по Ижмѣ живеть въ полномъ довольствѣ. Это косвеннымъ образомъ подтверждалось и тѣми свѣдѣніями, которыя дошли о болѣе ранней ссылкѣ 1903 года.

Политическимъ, жившимъ въ с. Ижмѣ еще въ 1903 г. и позднѣе переведшимся въ другіе уѣзды, пришлось не мало выстрадать въ столицѣ зырянскаго района. Одними изъ первыхъ, прибывшихъ въ Ижму, были рабочіе Юстусъ и Кригеръ. Первому с. Ижма было назначено за попытку бѣжать съ дороги во время слѣдованія въ Архангельскъ, второй же \*) попалъ сюда, какъ революціонеръ-рецидивистъ. По возрасту Кригеръ былъ однимъ изъ старѣйшихъ членовъ нашей архангельской ссылки; отецъ двухъ казненныхъ сыновей, онъ пріѣхалъ въ ссылку во второй разъ по дѣлу "польской партіи со- ціамистичной", отбывъ первую за участіе въ польскомъ возстаніи 63 г.

Въ Ижмѣ имъ обоимъ жилось не легко. Разбитые, больные, окруженные недовѣрчивымъ, темнымъ зырянскимъ населеніемъ, безь медицинской помощи и денегъ, они съ большимъ трудомъ выносили условія своей поднадзорной жизни. Особенно тяжело приходилось рабочему Юстусу; острый катарръ желудка, съ которымъ онъ пріѣхалъ въ ссылку, принялъ на столько опасную форму, что больной совершенно обезсилѣлъ, слегъ въ постель и не надѣялся на свое выздоровленіе. Огромныхъ усилій стоило товарищамъ Юстуса поддерживать

<sup>\*)</sup> Кригеръ умеръ въ началъ 1905 г. отъ рака въ горлъ.

его питаніе: въ Ижмѣ помимо рыбы, оленины, да иной разъ бараньяго мяса не было возможности достать чего-либо, болѣе легкаго и питательнаго; бѣлый хлѣбъ продавался по 8 коп. фунтъ и притомъ такой свѣжести, что его приходилось рубить топоромъ; черный оцѣнивался въ 3 коп. фунтъ и большею частью состоялъ изъ смѣси "борща" \*) и житной муки. Юстуса спасъ конечно не зырянскій столъ, а переводъ въ Пинегу, о которомъ онъ долго хлопоталъ черезъ товарищей въ Архангельскѣ.

Съ ростомъ колоніи, самые крупныенедостатки были устранены. Устроили и здѣсь столовую, установили очередь прошеній о переводѣ, время отъ времени отвѣчали на визиты усть-цыломъ contre-визитами. Полиція смотрѣла на такіе переѣзды сквозь пальцы и просила лишь не злоупотреблять ея довѣріемъ.

— Ужь если собираетесь бѣжать, такъ бѣжите съ мѣста, а не съ дороги,—говорилъ обыкновенно въ такихъ случаяхъ исправникъ.

Его просьбу исполняли болье по необходимости и, погостивь у сосьдей, прівзжали обратно. Отношенія, установившіяся между ссыльными и полиціей въ Ижмь, были сравнительно сносны; только однажды они сильно натянулись, едва не кончившись кровавымъ столкновеніемъ. Печорскій исправникъ Рогачевъ, получивъ отъ губернатора предписаніе отобрать у ссыльныхъ оружіе, передалъ его для исполненія ижемскому уряднику; урядникъ явился съ понятыми на квартиру

<sup>\*) &</sup>quot;Борщомъ" (по-зырянски "азъ")—называется у зырянъ попуховидное, съ мясистой, крупной листвой растеніе, растущее по берегамъ р. Ижмы. Населеніе сръзаеть листья и приготовяеть изъ нихъ либо щи, либо развариваетъ зелень, высушиваетъ, толчетъ и прибавляетъ въ качествъ суррогата къ житной мукъ, выпекая изъ этой смъси "голодный хлъбъ". "Голодный хлъбъ" представляетъ на видъ черную, квашеную на вкусъ массу, быстро черствъющую и мало питательную.

къ одному изъ владъльцевъ охотничьяго ружья и потребоваль его выдачи. Ему отказали. Урядникъ пригрозилъ отобрать ружье силой, но ему было заявлено, что на силу будутъ отвъчать тоже силой. Моментъ былъ критическій: политическіе, вооружившись ножами, стояли противъ гурьбы понятыхъ съ урядникомъ, ожидая съ ихъ стороны начала дъйствій; въ такомъ напряженномъ положеніи противники оставались нъсколько минутъ, пока наконецъ полиція первая не пошла на уступки. Ружье было оставлено, но возникло новое дъло "о сопротивленіи властямъ", начало которому было положено составленнымъ тутъ же протоколомъ.

Инциденть съ охотничьимъ ружьемъ не даромъ принялъ такіе крупные размѣры. Съ его конфискаціей, ижемскіе ссыльные должны были отказаться отъ охоты, а это равносильно было-бы для нихъ добровольному переходу на полуголодное существованіе. Не отъ сытой праздности уходилъ политическій на нѣсколько дней съ ружьемъ за сотню и больше верстъ въ окрестные лѣса; только охотой удавалось въ значительной степени смягчить матеріальную нужду по голоднымъ зырянскимъ селамъ. Потому-то, а не только изъ одного упорства, циркуляръ губернатора о разоруженіи ссылки вызвалъ на Печорѣ рядъ протестовъ и столкновеній, подобныхъ ижемскому.

Амнистія упала какъ снътъ на голову печорской политической ссылки. Въ возможность ея просто не върилось, до того не соотвътствовала ей вся та суровая обстановка, въ которой жили печорскія колоніи ссыльныхъ. Врядъ ли еще въ какомъ другомъ уъздъ она была встръчена съ такимъ единодушнымъ и беззавътнымъ восторгомъ. Радости не было конца. По всъмъ направленіямъ летъли свътлыя, поздравительныя телеграммы; Кола привътствовала архангельцевъ депешей: "поздравляемъ товарищей съ новой эрой.

Ура!" Архангельскіе политическіе ссыльные телеграфировали: "Прив'ять и братство дорогимъ товарищамъ. Да здравствуеть свободная Россія!"

На Печору извъстіе объ освобожденіи пришло въ самый разгаръ осенней распутицы и застигло амнистированныхъ въ безвыходномъ положеніи. Правительство объявляло многихъ изъ ссыльныхъ свободными, а природа упорствовала, неумолимо накладывая свое veto на возвѣщенную свободу; ссылка рвалась на волю, но выъзда не было: дожди превратили дороги и болота въ одну сплошную топь и преградили ею путь къ обновленной Россіи. Скръпя сердце, надо было ждать первыхъ заморозковъ и саннаго пути. И за эти-то послъдніе 11/2—2 мѣсяца на долю амнистированныхъ выпало столько нужды и горя, сколько не приходилось терпъть даже въ былое время неволи. Такъ, иногда изъ развъянныхъ облаковъ уже пронесшейся грозовой тучи вдругъ ударитъ на землю крупный и обильный дождь, и вслъдъ за нимъ изъ небесной синевы очистившагося неба блеснеть яркій, смінійся лучь омытаго солнца.

На Печор'в многіе были свободны. Надзоръ свять, положеніе отм'внено; но в'вдь до вы'взда надо было какъ-нибудь жить, ч'вмъ-нибудь питаться; гд'в же было взять денегъ? Въ субсидіи было отказано.

— Вы свободны,—говорилъ исправникъ,—съ какой же стати станемъ мы выдавать вамъ правительственную субсидію.

По существу онъ былъ правъ, и освобожденные понимали это. Тъмъ не менъе ръшили телеграфировать губернатору о выдачъ пособій, указывая на безвыходность своего положенія. Губернаторъ молчалъ, а освобожденные тъмъ временемъ голодали.

Время тянулось убійственно медленно. Прошли долгіе дни октября, ноября, наступили наконецъ первые декабрьскіе морозы, и только тогда окончательно рухнули всѣ преграды для бывшихъ печорскихъ ссыль-

ныхъ. Теперь они были дъйствительно свободны, теперь передъ ними открылся давно желанный путь на родину черезъ запорошенные снъгомъ болота и лъса Архангельской губерніи. Начались проводы и отъъзды. Настроеніе у всъхъ было бодрое, приподнятое, радостное. И вдругъ... новое, неожиданное для всъхъ несчастіє: изъ села Ижмы пришла тяжелая въсть, —товарищъ Крапивниковъ покончилъ самоубійствомъ. 6 декабря его нашли повъсившимся въ своей квартиръ. Не выдержали силы, не хватило ихъ на борьбу съ гнетомъ насилія, и жизнь порвалась...

Архангельская ссылка выпустила послъ его смерти траурное воззвание къ товарищамъ:

"Товарищи!—говорилось въ немь,—6 декабря въ Ижмъ покончилъ самоубійствомъ товарищъ Кранивниковъ. Долгое пребываніе въ тюрьмѣ и ссылкѣ окончательно надломило его; его страстная натура, рвавшаяся въ бой, не могла примириться съ той мертвящей обстановкой, куда забросило его самодержавіе, и изъ которой онъ, за неимѣніемъ средствъ, выбраться не могъ. Слъдствіемъ всего этого явилась столь потрясающая, столь ужасная смерть одного изъ свътлыхъ и преданнѣйшихъ дѣлу русскихъ революціонеровъ"...

Здѣсь и тамъ по селамъ и городамъ обширнѣйшаго архангельскаго края мелькаютъ на погостахъ надгробные плиты и памятники павшихъ въ ссылкѣ борцовъ за дѣло народнаго освобожденія... Есть и на Печорѣ, въ далекомъ глухомъ селѣ Ижмѣ могильный курганъ, на зеленомъ дерну котораго покоится большая мраморная плита; мало кому она извѣстна, но печорская ссылка не забудетъ, что подъ нею спитъ послѣднимъ сномъ одинъ изъ мучениковъ самодержавія,—политическій ссыльный Крапивниковъ...

#### Мезенскій уѣздъ.

"...О чемъ писать? Скучно, тоскливо... День смъняетъ ночь, ночь— день; пожалуй, не разберешь даже, что когда приходитъ. Короче, одна сплошная ночь, одно безконечное однообразіе...".

\_\_ Изъ письма мезенскаго ссыльнаго

Гитникъ къ товарищу.

### ГЛАВА ХХ.

Географическое положеніе увзда.— "Исправившіеся" въ ссылкъ.— Колонія политическихъ въ с. Дорогорскомъ.

Огромная площадь земли въ 193,360 кв. верстъ, съ населеніемъ всего въ 25,108 человѣкъ, съ суровымъ климатомъ и бѣдной природой, съ безпредѣльными и до унынія однообразными тундряными болотами на сѣверѣ и съ болѣе возвышенной, холмистой поверхностью въ южной части,—таковы бѣглые контуры въ общей характеристикѣ мезенскаго уѣзда. До 1891 г. въ предѣлы этого уѣзда входили не только земли протяженіемъ въ 193,000 кв. верстъ, но и все то пространство къ востоку отъ Тиманскаго хребта, которое нынѣ выдѣлено въ особый Печорскій уѣздъ; сюда же относились, сверхъ того, три океанскихъ острова: Колгуевъ Вайгачъ и Новая Земля.

Обширный, своеобразный по своей природь, людямъ богатствамъ край! По громадной поверхности его въ 446,000 кв. верстъ тянутся безбрежныя болота мало- и большеземельской тундръ, поднимаются каменистые хребты Тиманскихъ и Съверно-Уральскихъ горъ, текутъ могучія воды Печоры и Мезени. Холодомъ полярныхъ пустынь въетъ отъ этихъ широтъ, безлюдныхъ и мало изслъдованныхъ и по сію пору. Здъсь

блекла жизнь, здёсь замирало послёднее эхо оть раскатовъ революціонной борьбы въ глубинъ пробуждавшейся Россіи. Самодержавное правительство нуждалось въ этой окраинъ, оно цънило ее, какъ мъсто, удобное для поселеній пліненных имъ революціонеровъ. Здісь они должны были отказаться на будущее время отъ преступнаго прошлаго, здёсь должны были сознать его ошибочность; такъ думало правительство, таковы были разсчеты проводниковъ его карательной политики. Факты однако свидътельствовали, что всъ старанія задушить умъ и энергію политическаго ссыльнаго, попадавшаго въ полицейскія съти, были напрасны. Не стану отрицать, въ архангельской ссылкъ встръчались отдъльныя единицы, не выдерживавшія ея тяжести и подававшія прошенія о помилованіи. Но на нашу огромную семью въ 700 съ лишнимъ человъкъ мы насчитали всего лишь около 15, пожелавшихъ вступленіемъ въ ряды манчжурской арміи "загладить вину передъ престоломъ и отечествомъ"; процентъ - очень незначительный; если же имъть въ виду, что добрая половина изъ этихъ пятнадцати пилигримовъ въ Каноссу шла туда несознательно и несла свое покаяніе, не представляя себ'в всей отвътственности передъ судомъ совъсти и судомъ товарищей, то цифра истинныхъ ренегатовъ сократится почти вдвое.

Время оглашенія царскаго манифеста профильтровало увздную ссылку отъ колебавшихся, тяготившихся своей участью элементовъ. Большею частью они приходились на отдаленнъйшіе увзды губерніи и выбирались изъ среды малосознательныхъ рабочихъ и крестьянъ. Были и такіе случаи, когда кто-либо изъ одиночекъ подавалъ прошеніе, освобождался отъ надзора и уже позднъе при проъздъ черезъ уъздный городъ, сталкиваясь съ политическими колонистами, понималъ всю опрометчивость и непростительность своего поступка; дъло въ такомъ случать кончалось обыкно-

венно приступомъ мучительнаго раскаянія и обратнымъ вывздомъ въ ссылку. Съ другой стороны, правительство, соблазнивъ наиболе слабыхъ изъ насъ свободой, подбивъ ихъ на темную сделку съ совестью, зло посменялось надъ ихъ легковеріемъ: четверымъ изъ подавшихъ прошенія оно отказало въ помилованіи, не приводя мотивовъ. Ужасно было положеніе такихъ дважды отверженныхъ; оплеванные товарищами и правительствомъ, они должны были темъ не мене жить въ ссылке и считаться "политическими".

Совершенно иное положение было тъхъ 2-3 товарищей, которые подали прошенія о зачисленіи ихъ въ армію, руководясь при этомъ исключительно желаніемъ не сидъть въ ссылкъ сложа руки, а идти въ армію революціонными д'вятелями. Къ нимъ колоніи относились иначе: ихъ не задерживали при отъвздв, но и не раздъляли принятаго ръшенія. Директива, которой придерживалась ссылка im Ganzen въ своемъ отношеніи къ войнъ, и ея лозунгъ: "ни копъйки денегъ и ни одного солдата правительству" — считались единственно правильными въ нашемъ положеніи. Политическія колоніи мезенскаго уфзда были также представлены въ спискахъ въроотступниковъ. Этому способствовали условія жизни въ данномъ районъ и то обстоятельство, что почти во всвхъ его поселенческихъ пунктахъ преобладалъ рабочій элементъ, среди котораго малосознательные встрёчэлись чаще нежели въ интеллигенціи. Много зависьло и отъ самихъ колоній, ихъ состава, съорганизованности и взаимныхъ отношеній товарищей. Въ этомъ смыслъ образцомъ для остальныхъ служила жизнь небольшой группы политическихъ въ сель Дорогорскомъ, Мезенскаго увзда. Здысь лытомъ 1904 г. проживало 12 человъкъ политическихъ: трое крестьянъ, сосланныхъ по дълу объ аграрныхъ безпорядкахъ и считавшихъ себя членами партіи с.-р., 5 бундовцевъ изъ Западнаго края и 4 с.-д., "искровца". Не смотря на расхожденіе въ теоретическихъ вопросахъ, дорогогорцы жили мирной, сплоченной жизнью; неладовъ изъ-за какихъ-либо мелочей или личныхъ несогласій колонія не знала. Наоборотъ, у всѣхъ была одна мысль, одно желаніе взаимной поддержкой облегчить свое существованіе.

Въ сферъ экономическихъ вопросовъ колонія дъйствовала по общепринятому всюду образцу: завела кассу и столовую. Въ кассу каждымъ дёлались отчисленія изъ получавшихся съ родины денегъ и каждый же имълъ право брать изъ собиравшихся такимъ образомъ вкладовъ нужную ему сумму денегъ. Никакого контроля не существовало, всё относились съ полнымъ довъріемъ къ честности и искренности побужденій товарища, бравшаго деньги изъ колоніальной кружки. Правительственной субсидіи выдавалось въ Дорогорскомъ по 8 руб. на душу. Въ столовой еженедъльно дежурилъ одинъ изъ 12 дорогорцевъ по очереди; на его обязанности лежали закупка и выдача провіанта на приготовленіе об'вдовъ. Въ помощники ему колонія назначала сверхъ того дневальнаго дежурнаго, бравшаго на себя всю черную работу на кухнъ по мытью посуды и уборкъ стола. Наконецъ, въ завъдываніи одного ссыльныхъ находился небольшой провіантскій складъ, изъ котораго каждый получалъ все обходимое. При такомъ порядкъ расходы дорогорскихъ колонистовъ замътно сокращались; стоимость объда изъ двухъ блюдъ не превышала 7-8 коп., наличность же собственнаго склада избавляла ссыльнаго отъ непомърной эксплуатаціи мъстныхъ торгашей.

Одновременно съ интересами желудка не забывались и запросы ума. Съ рабочими усердно велись правильныя занятія; въ программу входили начальные курсы обученія грамотъ, письму, счету, популярно излагались исторія, политическая экономія, государственное право; читались лекціи по исторіи революціоннаго

движенія въ Россіи и на Запад'в, разъяснялись программы различныхъ революціонныхъ партій, дъйствовавшихъ въ Россіи. Учителя и ученики относились съ большимъ интересомъ и любовью къ начатому дълу; помимо регулярныхъ занятій съ рабочими время отъ времени кто-либо изъ интеллигентовъ писалъ рефератъ и выступалъ съ нимъ передъ колоніей. Одинъ изъ такихъ докладовъ, прочитанный бундовцемъ на тему о тактикъ и программъ Бунда, вызвалъ продолжительные и страстные дебаты; въ продолжение шести дней велись неослабно пренія по вопросу о сепаратистскихъ стремленіяхъ Бунда и его національной политикъ. Когда не было оригинальныхъ работъ, литературные вечера устраивались съ цълью выяснить прочитанное и изложить его въ компилятивной формъ слушателямъ. Товарищеское согласіе и умфнье разнообразить ссыльную жизнь живымъ интересомъ къ книгъ, къ литературнымъ занятіямъ заставляли всё остальныя мезенскія колоніи отпоситься съ уваженіемъ къ дорогорской общинъ и прислушиваться къ ея голосу, когда на обсужденіе ставился вопросъ, затрагивавшій общеувздные интересы ссыльныхъ. Даже дорогорскій урядникъ не разъ открыто выражалъ свое удивленіе умѣнію дорогорцевъ вести дружно и энергично колоніальныя діла-Къ выборнымъ отъ колоніи полиція относилась внимательно и считалась съ ихъ полномочіями; такъ, напр., въ одинъ изъ прівздовъ въ с. Дорогорское мезенскаго пристава для раздачи ссыльнымъ пособія былъ вызванъ дежурный по столовой. Урядникъ сообщилъ приставу, что онъ не можетъ оставить дежурства, и приставъ долгое время ждаль его, пока дежурный не освободился отъ своихъ обязанностей.

Обыкновенно лорогорды сами предупреждали прівздъ пристава изъ Мезени и шли всей колоніей въ увздный городъ за получкой субсидій; сперва эти путешествія носили характеръ демонстративнаго протеста противъ оттягиваній полиціей выдачи денегъ, а позднѣе вошли въ обыкновеніе, и та же полиція, которая раньше боролась съ нашествіемъ дорогорцевъ въ Мезень, теперь предупредительно извѣщала ихъ, когда слѣдуетъ являться въ городъ за деньгами.

Единодушіе, съ которымъ принимались дорогорской колоніей всв рвшенія, производило на полицію свое двиствіе; съ нимъ она стала особенно считаться послв "двла о фотографическомъ аппаратв". "Двло" началось съ запрещенія урядникомъ Шарыгинымъ одному изъ политическихъ ссыльныхъ заниматься фотографированіемъ.

- Вы не имъете права фотографировать; вотъ "Положеніе"; сами знаете, поднадзорному "содержаніе фотографіи" закономъ воспрещено,—горячился урядникъ.
- Да о какомъ вы тамъ "содержаніи фотографій" толкуете,—протестоваль фотографъ,—въдь всему моему аппарату красная цъна пять цълковыхъ.
- Не могу, не разръшу; не отдадите сами, силой отберу,—упорствовало начальство.

И онъ дъйствительно хотълъ примънить силу и произвести аттаку на недававшій ему покоя аппаратъ. Но—не удалось. Дорогорцы, узнавъ о готовившемся покушеніи на ихъ единственное развлеченіе, заявили Шарыгину, чтобы онъ оставилъ свои намъренія, иначе они силой будутъ защищать камеръ-обскуру. Урядникъ отступилъ, и проклятая "труба" по-прежнему гуляла изъ дома въ домъ по селу Дорогорскому.

Не разъ тотъ же урядникъ Шарыгинъ подбивалъ сельчанъ избить "политиковъ".

- И чего вы ихъ не побьете?—говорилъ онъ дорогорцамъ; отъ начальства за это худо не будетъ, потому—политики; за нихъ не взыщется.
- А съ чего бить-то? вопрошали крестьяне, —мы себъ отъ нихъ вреда не видали; живутъ смирно, за квартиры платятъ въ аккуратъ... съ чего же бить?

Въ другой разъ, когда въ с. Дорогорское прівхалъ изъ Мезени на побывку политическій Петровъ, Шарыгинъ потребовалъ, чтобы немедленно возвратился обратно. Петровъ не обращалъ вниманія на его требованія и продолжаль гостить у дорогорцевь; тогда урядникъ ръшилъ увезти его изъ села силой и обратился къ крестьянамъ съ просьбой, помочь ему связать политика. Тъ-отказали. Для политическихъ несговорчивость дорогорскихъ обывателей не была неожиданнымъ сюрпризомъ. Отношенія, которыя установились между ними и ссыльными, исключали возможность избіенія или какихъ-либо насилій надъ политическими; характерной иллюстраціей для нихъ было поведеніе дорогорскихъ крестьянъ въ прівздъ жандармовъ изъ Мезени. Одни изъ нихъ ходили по политикамъ и предупреждали о "жандаряхъ", другіе, стоявшіе, какъ "кумовья", особенно близко къ ссыльнымъ, брали у нихъ литературу на храненіе и просили "не безпокоиться". При вывздв политическихъ въ Мезень, тв же крестьяне охотно давали лошадей, лодки, иногда ссужали ихъ и леньгами.

Осенью 1904 г. въ Дорогорское прибылъ делегатъ отъ мезенской колоніи и передалъ отъ нея опросный листокъ; возникалъ вопросъ объ организаціи увздной мезенской ссылки, и Мезень желала знать, что думала о ней славная своей солидарностью дорогорская община; начались совъщанія, переговоры; дорогорцы не успъли, однако, придать проекту конкретныхъ формъ. Тетрога mutantur.

Единодушіе и сплоченность дорогорской колоніи, до сихъ поръ блестяще противостоявшія всѣмъ полицейскимъ интригамъ, оказались ненужными, когда амнистія вернула ей свободу. Дорогорцы были свободны; ихъ община, спаянная дотолѣ общей неволей, распалась сама собой, оставивъ по себѣ свѣтлыя воспоминанія.

#### ГЛАВА ХХІ.

Городъ Мезень и его колонія политическихъ ссыльныхъ.—"Голодный съъздъ" политическихъ колоній.—Мезенская "демонстрація".— Бъгства Дрэпера и Черняка изъ с. Неси. — Жизнь политическихъ одиночекъ по селамъ мезенскаго уъзда.

Кромѣ г. Мезени и с. Дорогорскаго въ мезенскомъ уѣздѣ по р. Мезени и берегамъ бухты, политическіе ссыльные жили еще въ 10 пунктахъ: Неси, Семжѣ, Долгощельѣ, Койдѣ, Погорѣльскомъ, Юромскомъ, Койнасѣ, Вожгорскомъ, Олемѣ и Усть-Вашкѣ. Въ самой Мезени ссыльныхъ лѣтомъ 1904 г. было 22 человѣка; къ осени того же года, не задолго до амнистіи, колонія увеличилась до 30 человѣкъ.

Увздный городокъ Мезень лежитъ у 660 свверной широты, въ 40 верстахъ отъ бухты, на правомъ берегу ръки того же названія. По числу жителей (1938 ч. въ 1903 г.) Мезень занимаеть 3-е мъсто среди уъздныхъ городовъ Архангельской губерніи. Съ 1802 года, когда населеніе этого ничтожнаго городка равнялась 1504 жителямъ, и по 1903 годъ, т. е. за иплое столтте, оно увеличилось всего на 434 человъка, составляя ежегодный прирость въ 4,3! Эти цифры служать достаточно краснор вчивымъ доказательствомъ неподвижности и застоя въ жизни крайняго съвера, гдъ столътія проходять, не оставляя по себъ почти никакого слъда. Сто лътъ тому назадъ мезенцы жили на тъхъ же мъстахъ, тъми же интересами и заботами, занимались тъмъ же извозомъ, рыболовствомъ и звъробойствомъ, что и теперь. Единственнымъ пріобрътеніемъ за это долгое время были 2 училища да нъсколько небольшихъ лъсопильныхъ, смолокуренныхъ и кожевенныхъ заводовъ, расположенныхъ въ окрестностяхъ города. сюда заходить изъ Архангельска пароходъ, зимой же санный путь на Пинегу и дальше на Холмогоры тянется берегомъ болотистой ръки Кулоя

Въ это то мъсто невозмутимаго покоя ссылкъ нашего времени суждено было внести оживленную борьбу и непокорный протестъ противъ административнаго беззаконія. Къ сожальнію, мезенская колонія представляла собою совершенно обратный типъ дорогорской. Вся она, за исключеніемъ нъсколькихъ грузинъ соціальдемократовъ, состояла изъ соціалистовъ революціонеровъ, крестьянъ Саратовской и Полтавской губерній. Согласія въ колоніи было мало; споры возникали по самымъ разнообразнымъ поводамъ; столовая, двв мастерскихъ, переплетная и столярная, тоже не столько объединяли, сколько разъединяли ссыльныхъ. Клевета и сплетня отравляли общую жизнь, вносили въ нее личную ненависть и озлобленіе. А жить между тъмъ и безъ того было не легко: спорадически то у одного, то у другого возникала острая нужда въ деньгахъ, обуви, одеждъ, а помощи отъ колоніи, при наличности взаимной непріязни, никто не ждаль, да и ждать не хотълъ. Отголоски мезенскихъ несогласій доходили и до насъ, архангельцевъ. Въ началъ уже 1905 г. одинъ изъ мезенскихъ товарищей прислалъ намъ нерадостное письмо, въ которомъ писалъ слъдующее: "Мнъ, что ни далъе, приходится переживать все болъе трудныя минуты въ экономическомъ отношеніи. Отъ товарища я перебрался на другую квартиру и живу теперь одинъ за 2 руб. въ мъсяцъ. На мъсячное пособіе (8 руб.) мнъ жить слишкомъ трудно, не покрываю всв необходимые расходы, а посторонней помощи ни откуда нътъ... Помогите моему трудно-безвыходному положенію; черезъ нъкоторое время рискую потерять всякую одежду; не найдется ли у васъ какихъ-либо, хотя старыхъ, брюкъ и лътняго пиджака... Если бы здъсь у насъ, — добавляетъ авторъ письма, были чисто товарищескія отношенія между собою, я не сталь бы обращаться къ вамъ съ такою просьбой "...

Полиція съ своей стороны, видя, что въ мезенской

колоніи идуть непрерывныя свары, считала ихъ върнъйшимь залогомь своихъ успъховъ въ дѣлѣ притъсненія ссыльныхъ. Къ нимъ она относилась грубо, вызывающе. Безнаказанно для себя задерживала выдачу пособій, штрафовала за отлучки, силой расправлялась съ протестовавшими противъ высылки изъ Мезени товарищами, вязала ихъ и въ такомъ видъ увозила въ сосъднія села.

Мезень долго терпъла и покорно сносила подобнаѓо рода полицейскія безчинства. Но по мезенскимъ се-



Мезенская колонія политическихъ ссыльныхъ.

ламъ, куда исправникъ лѣтомъ 1904 г. пересталъ высылать денежныя суммы для выдачи правительственнаго пособія, шло глухое неудовольствіе. Ѣсть было нечего, заработковъ — никакихъ, кассовыя сбереженія всюду вышли. Тогда было примѣнено послѣднее средство: послѣ соотвѣтственныхъ переговоровъ, въ іюлѣ того же года въ Мезень со всѣхъ концовъ уѣзда съѣхались на "голодный съѣздъ" почти всѣ политическія колоніи. Отсутствовала лишь Усть-Вашка. Ея делегаты двинулись уже въ путь дорогу, но на полпути ихъ

догналъ урядникъ и, показывая денежную квитанцію, просилъ вернуться обратно за получкой субсидіи. Усть-Вашкинцы вернулись и дъйствительно немедленно получили кормовыя.

Между тъмъ въ Мезени съъздъ продолжался. Въ его совъщании участвовало болъе 50 политическихъ. Выяснилось, что некоторыя колоніи уже въ трехъ мъсяцевъ не получали правительственныхъ пособій. Ръшено было черезъ депутатовъ добиваться на аудіенціи у исправника немедленнаго удовлетворенія ихъ требованій. Но тутъ произошло новое и неожиданное qui pro quo. Депутація явилась къ квартиръ исправника и заявила вышедшему на звонокъ городовому, что желаетъ видъть свое общее начальство. Городовой отвътилъ, что хозяина дома нътъ, и передъ носомъ у политическихъ захлопнулъ дверь. Это была завъдомая ложь, до крайности возмутившая депутатовъ. Послъ повторныхъ звонковъ, на которые уже болъе никто не выходилъ, дверь была отворена силой, и политическіе всей гурьбой вошли въ квартиру исправника. Произошла бурная встръча. Взбъшенный хозяинъ вылетълъ къ своимъ гостямъ въ полномъ вооружении: съ револьверомъ въ одной и шашкой въ другой рукъ. Слъдомъ за нимъ, ворвалось нъсколько городовыхъ. Посыпалась площадная брань, перемёшанная съ угрозами силой удалить политическихъ. Это не произвело однако желаемаго результата. На брань отвъчали бранью же, на угрозу дъйствовать силой заявили, что, до исполненія своего законнаго требованія, изъ квартиры добровольно не выйдутъ. Передъ исправникомъ образомъ возникла альтернатива: уступки или довести дъло до конца, сломивъ сопротивленіе депутаціи политическихъ полицейской силой. И онъ выбралъ первый исходъ; имъ было дано не только объщание выдать завтра пособие, но въ дальнъйшихъ переговорахъ онъ призналъ все неприличіе и грубость своего поведенія и извинился за него передъ политическими. Деньги были выданы, и инциденть для послѣднихъ былъ такимъ образомъ исчернанъ; исправнику же пришлось еще послѣ того выслушать выговоръ отъ жандармскаго полковника Петровскаго, пріѣхавшаго въ это время изъ Архангельска для разслѣдованія "дѣла о демонстраціи".

"Демонстрація" въ Мезени! Это небывалое для увзднаго городка съ 2000 душъ населенія событіе совершилось наканунъ съъзда голодныхъ бунтарей. Незадолго до него сюда прибылъ политическій Я. Ф. Дубровинскій, пытавшійся еще раньше по дорогъ въ Мезень скрыться изъ Пинеги; попытка кончилась для него неудачей, и онъ былъ отправленъ обратно въ распоряженіе мезенскаго исправника. Полиція назначила ему с. Дорогорское. На это назначение мезенцы отвъчали демонстративными проводами увзжавшаго товарища. Собралась вся колонія, составили экспромптомъ хоръ, выкинули красные флаги; съ пъніемъ и возгласами "долой самодержавіе", "долой полицію", мезенскіе колонисты окружили повозку высылаемаго и провожали его такъ до околицы. Обыватели всполошились, пошли разговоры и толки о невиданномъ дотолъ происшествіи, и исправнику, волей-неволей, пришлось возбудить "дъло о демонстраціи".

Такимъ то образомъ сплелись эти два почти одновременно возникшія дѣла: о политической демонстраціи и полицейской провокаціи голодныхъ мезенскихъ ссыльныхъ.

\* \*

За полярнымъ кругомъ, въ противоположномъ концѣ мезенскаго уѣзда у основанія Канинскаго полуострова пріютилось ничтожное рыбачье селеньице Несь. Всего нѣсколько десятковъ дворовъ. Грязныя небольшія хаты; непривѣтливый, угрюмый народъ. Въ селѣ—развратъ,

пьянство и бъдность. Жители поголовно сифилитики; всякое представленіе не только о гигіенъ, но и о простой опрятности отсутствуеть; бользнь развивается здъсь въ ужасныхъ формахъ: у людей гніють ноги, руки, но предосторожностей при сношеніяхъ не соблюдается никакихъ; всв вдять, пьють изъ одной посуды, живуть въ одномъ и томъ же помъщеніи. Инфекція, не находя себъ отпора, ширится и растеть, захватывая не только взрослыхъ, но и дътей. Климатъ въ этихъ мъстахъ ужасенъ: зимою къ томящей тьмъ заполярной ночи присоединяются убійственные по своему холоду вътры съ Ледовитаго океана. Ртуть мерзнетъ въ термометрахъ, морозъ обжигаетъ лицо, пульсъ учащается, дыханіе захватываеть отъ ръдкаго ледяного воздуха. Жизнь полуискал ученных сифилисом рыбаковъ превращается въ длительную спячку.

Въ эти, -едва ли не единственныя на всемъ Канинскомъ полуостровъ, жилыя мъста лътомъ 1904 г. мезенскій исправникъ назначилъ двухъ политическихъ ссыльныхъ Черняка и Дрэпера. Съ перваго же дня по прибытіи на м'єсто поселенія, они увидали, что жизнь въ Неси невозможна. Хозяева квартиры, гдъ они поселились, оказались зараженными общераспространенной во всемъ поселкъ болъзнью; между тъмъ черезъ ихъ руки проходило ръшительно все, что требовалось Черняку и Дрэперу. Опасность зараженія была велика, мысль о возможности заполучить болъзнь неотвязно преслъдовала ихъ. Къ сифилису присоединялось еще другое, не менъе тяжелое бытовое условіе въ Неси. Ъсть помимо рыбы было нечего. Помощи ждать-неоткуда. Оставалось только одно средство избавиться отъ голода, нужды, сифилиса: бъство, - во чтобы то ни стало, чего-бы оно ни стоило. И Дрэперъ съ Чернякомъ дъйствительно бъжали; прошли по тундръ пъшкомъ болъе 150 верстъ и добрели до Мезени. Но здъсь ихъ ждала засада; не успъли они оправиться съ дороги, какъ явилась полиція и потребовала обратнаго возвращенія въ Несь. Въ отвъть на отказъ ихъ связали, силой усадили на подводу и отправили снова въ Несь. На полицейское насиліе Дрэперъ съ Чернякомъ отвъчали повторнымъ побъгомъ. Каждый разъ по прибытіи въ Мезень, ихъ вязали и возвращали въ Несь, и каждый разъ они уходили отсюда обратно въ Мезень. Огромныхъ усилій стоило имъ преодолфвать трудно ти путешествія по дикой безлюдной тундръ. Во время третьяго побъга, они едва не погибли; сбились съ дороги, долго плутали по болоту, иной разъ по поясъ въ водъ и тинъ, безъ хлъба, безъ надежды на человъческую помощь. Только шумъ моря выручилъ обезсильвшихъ путниковъ. Былъ приливъ, и вътеръ донесъ до нихъ издали гулъ морскихъ волнъ. Они догадались, что находятся по близости отъ бухты и пошли по направленію къ несшимся звукамъ. Берегомъ дошли до Семжи, а оттуда путь до Мезени быль знакомъ.

Борьба наконецъ закончилась частичнымъ удовлетвореніемъ требованій Черняка и Дрэпера. Судомъ, къ которому ихъ привлекъ исправникъ за вольную отлучку", они были оправданы; ръдкое исключеніе: даже судья призналъ въ доводахъ подсудимыхъ ссыльныхъ достаточно уважительныя причины для выполненія противозаконнаго побъга. Несь была замънена обоимъ Семжей, - небольшой рыбачьей деревенькой, —верстахъ въ 50 отъ Мезени. Нелегко и здѣсь жилось Дрэперу съ Чернякомъ, но воспоминанія о страшномъ очагъ сифилитической заразы заставляли терпъливъе относиться къ отрицательнымъ сторонамъ жизни на новомъ мъстъ поселенія. Послъ Неси, казалось, легче было переносить и безпричинную предвзятую ненависть темныхъ семжинскихъ сектантовъ "), и суровыя условія климата и природы.

<sup>\*)</sup> Населеніе Семжи большею частью принадлежить къ сектѣ австрійскаго толка.

По сосъдству съ Семжей, въ западномъ направленіи отъ нея, раскиданы по берегу Мезенской бухты рыбачьи поселки: Долгощелье и Койда; по внъшности и условіямъ жизни эти мъста ничьмъ не отличались отъ Семжи. Политическіе, жившіе здісь \*), проводили, какъ въ тюремной кельъ, день за днемъ, однообразно, томительно скучно, не находя себъ дъла, не видя ни смысла, ни интереса въ мучительномъ прозябаніи Сифилисъ свиръпствовалъ и здъсь среди населенія, но въ болъе слабой степени, чъмъ въ Неси. Однако и изъ Долгощелья въ августъ 1904 г. сообщали, "что изъ села ушли всв семеро ссыльныхъ въ Мезень, не желая рисковать своимъ здоровьемъ. Исправникъ составилъ протоколъ, и дъло о самовольной отлучкъ разсматривалось у городского судьи. Судья оправдаль всъхъ; но осталось неизвъстнымъ, были ли возвращены бъжавшіе обратно въ Долгощелье".

Праздничнымъ развлеченіемъ считались поъздки въ Мезень за провизіей. На мъсть не было буквально ничего, хоть шаромъ покати; ни събстныхъ, ни мануфактурныхъ лавокъ, ни какой-либо постоянной торговли... Единственнымъ, всегда имъвшимся възимнюю пору продуктомъ, была морская квашеная рыба съ такимъ запахомъ, что пожалуй голодная собака не дотронулась бы до этого лакомаго блюда. Л'втомъ, въ уловъ питались конечно и свъжей, болъе сносной и здоровой рыбой. Только доброжелательныя отношенія между политическими и обывательскимъ населеніемъ въ Койдъ и Долгощельъ во многомъ облегчали гостную жизнь ссыльныхъ; въ объихъ деревняхъ имъ охотно давали лошадей или лодки для вывзда въ Мезень и довъряли на столько, что, когда политическому Яккерсону потребовалось въ зимнюю пору вывхать изъ

<sup>\*)</sup> Въ Долгощель $\mathfrak b$ —л $\mathfrak b$ томъ 1904 г. жило 7, въ Койд $\mathfrak b$  2—3 политических $\mathfrak b$  ссыльных $\mathfrak b$ .

Койды въ Архангельскъ, обыватели приняли горячее участіе въ его долгомъ путешествіи и ссудили теплую оленью малицу и пимы.

Было и еще нъсколько селъ въ мезенскомъ уъздъ съ политическими ссыльными поселенцами. Таковы: Койнасъ, Юрома, Вожгоры, - все незначительные населенные пункты, лежащіе по берегамъ верхняго и средняго теченія Мезени; жили въ нихъ одиночки и только въ Койнасъ къ осени 1904 г. насчитывалось нъсколько человъкъ. Исторія этихъ мелкихъ колоній была бъдна внъшними событіями, она ничего не прибавила къ собранному ссылкой фактическому матеріалу, не дала ни новыхъ формъ ея борьбы съ администраціей, ни оригинальныхъ чертъ въ дълъ собственнаго приспособленія къ условіямъ ссыльной жизни. Но не надо забывать, что подъ исторіей ссылки никогда нельзя разумъть лишь ту совокупность ея бытовыхъ фактовъ, которые рождены тисками мучительной неволи: не эти тиски сами по себъ и не тъ консвульсивныя схватки, которыми сопровождались попытки освободиться отъ нихъ, исчерпывали все содержаніе жизни многострадальной ссылки. Нётъ, не только въ голоде и холоде, не только во всевозможныхъ физическихъ лишеніяхъ и недостаткахъ видъла ссылка первопричину своего тягостнаго положенія; больше, несравненно больше страдала она отъ той нравственной и психической угнетенности, которая создавалась ея безправнымъ арестантскимъ положеніемъ, душила всвхъ, безъ исключенія, ежечасно и ежеминутно; и если въ крупныхъ колоніяхъ эта сторона нашего существованія смягчалась отчасти товарищескимъ общеніемъ, товарищеской жизнью и поддержкой, то въ такихъ селахъ, какъ Юрома, Вожгоры, гдф жили отрфзанные оть всего и всъхъ политические-одиночки, ихъ душевныя муки не находили себъ ни исхода, ни облегченія. Жизнь одиночекъ была жизнью въ самомъ себъ, жизнью одинокаго затворника; ихъ исторія—была исторіей тюремной камеры, затаившей въ своихъ молчаливыхъ стѣнахъ глухіе стоны страдальца-узника...

# Пинежскій у ѣздъ.

### ГЛАВА ХХІІ.

Этапный путь на Пинегу. — Г. Пинега и пинежская колонія политическихъ ссыльныхъ. - Ссыльные крестьяне. — Организація пинежской колоніи. — Заработки ссыльныхъ.

Двънадцать сутокъ длится зимой этапное путешествіе отъ Архангельска до г. Пинеги. Медленно подвигается колонна ссыльныхъ; пфшкомъ бредутъ усталые уголовные, шагомъ вследъ за ними тащатся подводы съ политическими; по бокамъ, во главъ и сзади колонны, идетъ конвой. 213 верстъ отдъляютъ Архангельскъ отъ Пинеги; разстояніе это этапъ проходилъ въ два пріема; сперва шли до г. Холмогоръ, зд'ясь д'влался роздыхъ на два, на три дня, а потомъ доходили, безъ долгихъ остановокъ по станціямъ, до мъста назначенія. Пинега была предъльнымъ пунктомъ конвоировавшихся вооруженной силой этаповъ: дальше вхали уже подъ охраной десятскихъ, или самостоятельно, безъ всякаго надзора. Зимой этапъ передавался, отъ станціи до станціи, на крестьянскихъ подводахъ, льтомъ же передвигался на баржахъ, вверхъ по р. Пинегъ. Плаваніе длилось недізлями; баржи тащили бичевой, и, при противномъ вътръ, при частыхъ дождяхъ, сырости и невылазной грязи, путешествіе превращалось въ мучительно долгое испытаніе. На четвертую неділю достигали Пинеги; издали, съ ръки виднълась высокая колокольня собора, и краснымъ пятномъ на съромъ фонъ бревенчатыхъ построекъ выдёлялась крыша казармъ. Городокъ расположенъ на высокомъ правомъ берегу. растянувшись длинной линіей вдоль р. Пинеги. Въ немъ-124 жилыхъ дома, больница, три церкви и нъсколько лавокъ; жителей не насчитывается и тысячи. Всякое городское благоустройство отсутствуетъ; годовой бюджетъ упрощеннаго самоуправленія составляетъ нѣсколько десятковъ рублей, изъ которыхъ три рубля удѣляются на освѣщеніе улицъ.

Тъмъ не менъе ссыльный, попадавшій въ Пинегу должень былъ считать свое положеніе несравненно болье благопріятнымъ, вспоминая объ участи товарищей, жившихъ по селамъ уъзда. Въ сравненіи съ ними,



Этапъ въ пути.

Пинега была надълена большими преимуществами: въ ней было нъсколько лавокъ, людная колонія политическихъ, знакомства въ средъ обывателей. Еще съ 60-хъ годовъ пинежскій уъздъ быль отведень подъ политическую ссылку. Сперва польскіе повстанцы, затъмъ дъятели "Народной Воли" и, наконецъ, —послъдняго революціоннаго движенія отбывали здъсь послъдовательно ссылку. Здъсь же жиль одно время беллетристъ Серафимовичъ, здъсь родился и С. Балмашовъ.

Съ 1903 г., когда въ Пинегу прибылъ первый ссыльный рабочій Петровъ, пинежская ссылка разрослась къ серединъ 1904 г. до 40—45 человъкъ.

По составу она была одной изъ наиболже разнообразныхъ; рабочіе въ ней преобладали; челов'якъ пять было крестьянъ, высланныхъ изъ Саратовской губ. за погромы помъщичьихъ усадьбъ, остальные приходились на долю интеллигентовъ. Среди этихъ 40-45 политическихъ, лишь очень немногіе считали себя убъжденными сторонниками той или иной революціонной партіи; большинство причисляло себя просто къ революціонерамъ, затрудняясь въ болъе точномъ опредъленіи своихъ теоретическихъ и политическихъ взглядовъ. Совершенно особо стояли ссыльные крестьяне; это были безсознательные бунтари, въ которыхъ бродило и преобладало революціоннюе настроеніе, поди, чувствовавшіе на себъ невыносимую тяжесть жизни, но не понимавшіе, съ чего надо было начать, какъ слъдовало преобразовать ее на новый ладъ. Сознательности въ нихъ было мало; не разъ въ разговорахъ съ ними товарищамъ изъ рабочихъ или интеллигентовъ приходилось выслушивать вздорныя мысли, не вязавшіяся съ ихъ положеніемъ ссыльныхъ революціонеровъ; они ділили, напр., весь народъ на три группы: 1) на крестьянъ или, какъ они выражались, "настоящій народъ", 2) на "рабочихъ-бунтовщиковъ" или "измънщиковъ" и 3) "антиллигенцію", при чемъ понятіе "интеллигентъ" смъшивалось съ понятіемъ "баринъ". Отсюда возникали иногда нелъпые казусы; однимъ изъ нихъ былъ отмъченъ день 19 февраля. Утромъ въ колоніальную столовую, гдф обфдало большинство политическихъ, явились одътые по-праздничному крестьяне и потребовали съ "антиллигентовъ" на водку.

— У насъ нонче праздникъ, —говорили крестьяне, надо бы съ васъ на чаекъ.

Объдавшихъ ссыльныхъ это требование до крайно-

сти удивило; пытались было объяснить, что де праздникъ для всъхъ одинъ, что они такіе же ссыльные, какъ и всъ остальные, но крестьяне стояли на своемъ и ушли недовольные отказомъ, обругавъ "антиллигентовъ жадинами".

— Какіе же вы господа посл'я этого,—говорили они;—вотъ у насъ на деревн'я сынъ земскаго былъ,—баринъ, какъ баринъ; дв'я деревни споилъ, на ноги не могли подняться; это, что говорить, отпраздновали...

Въ виду неразвитости крестьянъ въ колоніи не разъ пробовали установить съ ними занятія; занималась М. Н. Логачева, учила ихъ грамотъ, читала исторію. Къ разсказамъ по исторіи крестьяне относились съ большимъ интересомъ, но грамота не шла, и ее пришлось на время оставить. Благодаря малоразвитости отъ колоніи они держались обособленно. Лѣтомъ уходили на сплавъ лѣса по р. Соткъ, получая за сплавъ плота въ 75 бревенъ до устья по 10 рублей, а весной и осенью занимались ловлей семги, для чего колонія на общія сбереженія пріобъла для нихъ рыболовныя снасти.

Пока колонія была малочисленна, функціи ея отличались простотой и незначительностью. Касса и столовая поддерживались въ эмбріональномъ состояніи; при получкъ денегъ каждый отчисляль 50/0 съ рубля, и общая сумма разверстывалась въ концъ мъсяца поровну между всвми членами колоніи; въ столовой готовиль объды политическій П. И. Михеевъ; два блюда оцънивались въ 8-9 копъекъ. Съ увеличениемъ колоніи, организація раздвинула свои рамки и приняла на себя болъе сложныя отправленія. Было снято особое помъщеніе для столовой, читальни и общихъ собраній; мъсто Михеева занялъ политическій, поваръ по профессіи; съ цълью удешевить объды колонія рышила покупать коровъ на убой съ тъмъ, чтобы часть туши оставлять себъ, а часть продавать обывателямъ. При всемъ томъ стоимость объдовъ въ 10-15 коп. вызывала нареканія со стороны рабочихъ; правленіе столовой установило тогда двухразрядные объды въ 6 и 12 коп., но этой мърой еще болъе возбудило неудовольствіе. "Раньше,—говорили рабочіе,—у насъ была товарищеская столовая, а теперь ресторанъ. У кого денегъ много, тому и ъсть можно много".

Этими разговорами дѣлался намекъ на нѣкоторыхъ изъ наиболѣе достаточныхъ интеллигентовъ. Въ колоніи и безъ того не разъ возникали споры о "рабочихъ и интеллигенціи", и почти всегда на почвѣ матеріальныхъ интересовъ. Рабочіе считали, напр., несправедливымъ для себя отчисленіе въ кассу 5% съ денегъ, заработанныхъ ими въ колоніальныхъ мастерскихъ. "Вы,—упрекали они интеллигентовъ,—вносите пятакъ съ казеннаго рубля, а мы со своихъ трудовыхъ, съ выработанныхъ".

Въ Пинегъ очень порядочно были устроены столярная и кузнечно-слесарная мастерскія; въ объихъ имълись верстаки, въ кузнечной стоялъ горнъ, были всъ необходимые инструменты. Инвентарь брали на выплату, -по 5 рублей въ мѣсяцъ, -у мѣстнаго купца Зыкова. Въ столярной дёлали шкафы по заказу аптеки, въ кузнечно-слесарной ковали лошадей, чинили ружья, шарабаны, лудили самовары; въ удачные дни вырабатывали иногда три рубля и больше; въ общемъ же при ежемъсячной разверсткъ на работника приходилось около 10 рублей. Независимо отъ этого отдъльные ссыльные находили заработокъ по окрестнымъ деревнямъ; слесарь Петровъ чинилъ швейныя машины, Розановъ-рабочій изъ Иванова-Вознесенска - вставлялъ стекла, малороссъ рабочій Мозеръ открыль въ Пинегъ первую парикмахерскую. Ero rasir-salon посъщало все пинежское чиновничество и онъ недурно зарабатывалъ, получая 35-40 рублей въ иные мѣсяцы. На волѣ Мозеръ не былъ профессіональнымъ брадобръемъ и выучился этому ремеслу въ тюрьмѣ, практикуясь на непритязательныхъ головахъ уголовныхъ арестантовъ. Какъ человъкъ, онъ отличался страстью философствовать и крайней разсъянностью; благодаря этимъ двумъ качествамъ онъ однажды едва не заръзаль въ своей цирульнъ пришедшаго къ нему бриться инспектора народныхъ училищъ; замечтавшись надъ головой посътителя, Мозеръ полоснулъ ему бритвой физіономію, да такъ, что кровь хлынула вътри ручья. Парикмахеръ и инспекторъ страшно растерялись, но не успълъ еще гость подняться съ мъста, какъ находчивый цирульникъ схватилъ бутыль съ кръпкой уксусной эссенціей и вылилъ ее содержимое на кровоточившую рану. Инспекторъ взревълъ и, какъ былъ безъ шапки и въ крови, бросился вонъ изъ "салона" Мозера.

— Удивительно, — добродушно философствоваль потомъ Мозеръ, —я никогда не слыхалъ, что бы такъ могъ кричать человъкъ...

Когда устроилось дёло съ заработками, и были основаны столовая, касса, мастерскія и читальня, организаціи придали болже постоянную форму; теперь она "комитета по обще-колоніальнымъ носила названіе дъламъ", - въ отличіе отъ "революціоннаго комитета", о которомъ будетъ сказано въ следующей главе очерковъ. Въ комитетъ входило: трое представителей отъ колоніи, сносившихся съ администраціей по всёмъ дівламъ, касавшимся ссылки, секретарь, кассиръ, завъдующій столовой и судья, фигурировавшій въ качествъ суперъ-арбитра на всъхъ разбирательствахъ товарищескихъ столкновеній. Была сверхъ того мысль снять участокъ земли подъ колоніальные огороды, но, за исключеніемъ ссыльнаго Михеева, любителей огородничества въ колоніи не нашлось. Обыватели Пинеги, на глазахъ у которыхъ жила колонія ссыльныхъ, относились къ ея начинаніямъ съ большимъ интересомъ; ссыльные же, съ своей стороны, многому научили пинежанъ; показали имъ, какъ работать косой вмъсто

неудобныхъ и неуклюжихъ "горбушъ", демонстрировали разведеніе овощей на огородъ Михеева, исправляли ружья, посуду. Результатомъ этихъ сношеній съ обывательскимъ міромъ явилось довъріе и кредитъ колоніи у мъстныхъ купцовъ. Временами однако дружелюбныя отношенія нарушались,—съ одной стороны, подъвліяніемъ агитаціи пинежскаго духовенства, а съ другой—благодаря революціонной агитаціи пинежскаго комитета. То и другое доказывало, что пинежскій обыватель былъ далекъ отъ истиннаго пониманія положенія политическихъ и цънилъ въ нихъ не революціонныхъ дъятелей, а полезныхъ участниковъ въ своемъ мирномъ трудъ.

# ГЛАВА ХХІІІ.

Пинежскій революціонный комитеть.—Агитація противъ политическихъ.—Бъгство Лелашвили и Юстуса.—"Болотные кулики".—Эмигранты въ самоъдскихъ чумахъ.—Колоніи ссыльныхъ по селамъ уъзда.—Заключеніе.

Пинежскій "революціонный комитеть" дъйствоваль самостоятельно отъ комитета общеколоніальнаго. Дъятельность его состояла, главнымъ образомъ, въ стремленіи заронить искру сознанія въ мъстное населеніе, пробудить его отъ спячки, помочь разобраться въ революціонномъ движеніи, охватившемъ собою всю Россію. Съ этой цълью, время отъ времени, въ Пинегъ и по окрестнымъ селамъ распространялись агитаціонные листки на самыя разнообразныя темы, за подписью "группы ссыльныхъ". Первая прокламація была посвящена войнъ и предназначалась для запасныхъ; населеніе встрътило листокъ враждебно и, вмъсто сочувствія, выказало явное желаніе избить его авторовъ. Полиція не дремала и повела въ свою очередь агитацію, заставивъ нъкоторыхъ изъ домохозяевъ отказать политическимъ

отъ квартиры. Одновременно съ полиціей, усердно дъйствовалъ "попъ Александръ", въ своихъ проповъдяхъ "о врагахъ внъшнихъ и внутреннихъ" вымъщая на ссыльныхъ ихъ обличенія въ чрезмърномъ корыстолюбіи. Политическіе на броженіе въ населеніи отвъчали новыми листками. Выпущены были прокламаціи на темы: "кто такіе политическіе, и за что ихъ гонятъ въ ссылку" "за что долженъ умирать русскій солдатъ" и еще два листка, освъщавшія военныя событія на Востокъ. Въ концъ концовъ, агитація имъла свои результаты: завелись связи въ самомъ городъ, и на подгороднемъ льсопильномъ заводъ, нашлись люди, изъявившіе желаніе заниматься подъруководствомъ политическихъ.

Это явленіе отмѣчало, между прочимъ, письмо, присланное ссыльнымъ въ началѣ 1905 г. изъ пинежскаго села Карпогорскаго. "Въ связи съ послѣдними событіями во внутренней Россіи,—говорилось въ немъ—окружающее насъ населеніе стало гораздо лучше относиться къ намъ, и во многихъ селеніяхъ, гдѣ находятся политическіе ссыльные, многіе стали вполнѣ сознательно сочувствовать совершающемуся движенію въ Россіи.

"Со стороны администраціи же—замѣчаеть онъ дальше,—наоборотъ, противъ насъ предпринимается рядъ репрессій"

Клевета и доносъ, а затъмъ выселеніе въ глухія села уъзда—такова была въ большинствъ случаевъ форма этихъ репрессій. Бывало, впрочемъ, и такъ, что политическимъ удавалось уличить во лжи добровольныхъ кляузниковъ, въ большинствъ вербовавшихся изъ уъзднаго духовенства. Встръчи происходили случайно во время отлучекъ ссыльныхъ изъ Пинеги. Рабочій Розановъ, наприм., ходилъ по окрестнымъ селамъ и вставлялъ оконныя стекла. Урядникъ одной изъ деревень, въ которой бывалъ политическій стекольщикъ, долго терпълъ его присутствіе и разговоры съ крестьянами; наконецъ, чтобы избавиться отъ нелегальнаго

гостя, онъ сталъ распространять по селу слухъ, что Розановъ вставляетъ въ окна зажигательныя стекла, и, въ доказательство своихъ словъ, демонстрировалъ ихъ дъйствіе имъвшейся у него лупой. Крестьяне готовы были уже повърить его словамъ и, вмъстъ съ чудодъйственными стеклами, уничтожить самого "поджигателя". Дъло—ясное: на ихъ глазахъ отъ стекла загоралась бумага, спичка, тлъла лучина! Урядникъ былъ доволенъ, что сумълъ такъ ловко скомпрометировать политическаго въ мнъніи населенія. Но, въ одинъ изъ приходовъ Розанова, его тактика была внезапно уничтожена вмъшательствомъ запасного матроса.

- Воть ты говоришь, будто стекла у насъ не простыя, а поджигательныя; да въдь твое сколько стоить?—неожиданно спросилъ матросъ урядника.
- Moe? Moe дорогое, всбахвалился полицейскій, —2 рубля за него плачено...
- То то и дѣло, что два; а мы по гривеннику платимъ, да эво какія получаемъ!

Диспутъ былъ законченъ пораженіемъ проговорившагося урядника.

Въ самой Пинегъ городовые вели себя по отношенію къ политическимъ гораздо скромнъе. Спеціально для надзора за ними, къ несенію полицейскихъ обязанностей были привлечены 4 мъстныхъ обывателя. На квартиры для справокъ о ссыльныхъ они являлись обыкновенно либо раннимъ утромъ, когда квартирантъ еще спалъ, либо въ его отсутствіе. Ихъ трусость превосходила всякія границы. Сами они не скрывали ея и чистосердечно разсказывали, что «мы, какъ услышимъ, что гдъ либо неладно, сейчасъ на огороды, кто куда, попрячемся». Такъ радъли политическіе полисмены объ общественной безопасности!

О той же ръшительности свидътельствуетъ письмо ссыльнаго изъ с. Карповой Горы, изображающее картину насильственнаго выдворенія изъ села политиче-

скихъ. "Нъсколько времени тому назадъ, — сообщаетъ онъ, — на квартиру одного изъ нашихъ товарищей, куда мы всъ собрались, явился урядникъ съ двумя стражниками и многими крестьянами и потребовалъ немедленнаго отъъзда трехъ изъ насъ. Въ случаъ отказа они грозили вязать. Единогласно мы ръшили, что никто отсюда не тронется. Нъсколько разъ они приступали къ намъ, но каждый разъ, видя занятое нами угрожающее положеніе, отступали. Въ продолженіе трехъ часовъ они канителились у насъ на квартиръ, и кончи-



Пинежская колонія політичесихъ ссыльныхъ.

лось тъмъ, что, составивъ протоколъ о сопротивленіи властямъ, отправились во-свояси".

Въ Пинегъ, гдъ въ обычное время полиція вела себя сдержанно по отношенію къ политическимъ, зимой 1903 г. дъло едва не дошло до вооруженнаго сопротивленія. Прологомъ къ столкновенію послужилъ отказъ политическаго Лелашвили выъхать изъ Пинеги для дальнъйшаго слъдованія на Печору. Въ колоніи ръшеніе Лелашвили поддержало большинство товарищей, заявивъ исправнику, что не выдалуть его до-

бровольно. Квартиру, гдѣ жилъ высылаемый, постановлено было, въ случаѣ надобности, забаррикадировать и защищаться съ оружіемъ въ рукахъ. Дѣло принимало дурной оборотъ; исправникъ Бѣлявскій, не желая доводить его до кровавой развязки, очень прозрачно намекалъ, что лучшимъ выходомъ для обѣихъ сторонъ было бы бѣгство Лелашвили изъ ссылки. Исторія закончилась самымъ неожиданнымъ для полиціи образомъ; Лелашвили рѣшилъ уѣхать на Печору, узнавъ, что мысль о вооруженномъ сопротивленіи расколола пинежскую колонію на-двое.

Энергичный, горячій и ръшительный, онъ и тамъ не долго оставался и скрылся, несмотря на крайне тяжелыя условія затіяннаго побіта. Изъ с. Усть-Цыльмы онь бъжаль по чужому паспорту, избравъ путь на Вологду. Уже на самой границъ Архангельской губ. Лелашвили задержали на одной изъ почтовыхъ станцій: ждали провада станового и частному лицу лошадей не давали. Лелашвили, не желая подвергать себя лишній разъ риску быть опознаннымъ, энергично настаивалъ на выдачъ лошадей; возникли крупныя пререканія, хозяинъ станціи пригласилъ урядника, а тотъ потребовалъ предъявленія паспорта; паспорть показался ему подозрительнымъ, и онъ произвелъ личный обыскъ пробажающаго. Все дело погубила ничтожная бумажка: въ карманъ быль найденъ старый рецепть на имя разыскиваемаго Лелашвили! Послъдовалъ арестъ и обратное путешествіе въ Пинегу.

Въ Пинегъ все остальное время Лелашвили пробыль въ качествъ политическаго рядового. Ему надо было отбывать воинскую повинность и, до назначенія мъста службы, пинежскій воинскій начальникъ оставилъ его въ мъстныхъ казармахъ. Встръчи Лелашвили съ капитаномъ носили курьезный характеръ. Лелашвили называль своего начальника не иначе, какъ "господиномъ капитаномъ"; капитанъ требовалъ, чтобы

тотъ называлъ его "вашимъ благородіемъ"; вмѣсто этого онъ былъ произведенъ въ "ваше превосходительство". Капитанъ снова протестовалъ противъ чрезмѣрнаго повышенія въ чинѣ; тогда Лелашвили рѣшительно заявилъ ему: "называлъ я тэбя господиномъ капитаномъ,—не хочэшь быть господиномъ, будэшь просто капитанъ" и съ этого времени сталъ звать его "просто капитаномъ". Позднѣе, будучи переведенъ въ г. Вѣрный, онъ бѣжалъ отъ военщины съ Кавказа.

Въ пинежской же колоніи жиль рабочій К. Юстусъ изъ Казани. До Пинеги Юстусъ побывалъ на Печоръ, куда быль выслань въ наказаніе за попытку бъжать съ дороги во время слъдованія въ Архангельскъ. Какъ и Лелашвили, онъ былъ арестованъ въ тотъ моментъ, когда считалъ себя уже свободнымъ человъкомъ. По наспорту, съ которымъ скрылся Юстусъ изъ Нижняго-Новгорода, онъ долженъ былъ разыграть изъ себя глухо-нъмого; весь путь съ Волги до западной границы онъ провхалъ благополучно, но на границъ женщина, сопровождавшая его въ качествъ жены, не выдержала волненія и разрыдалась. Юстусь, — глухо-ньмой по паспорту, - неожиданно для стражи, сталъ ут вшать ее; проговорился въ буквальномъ смыслъ этого слова! Разумъется, что, послъ такого внезапнаго исцъленія, его постигь аресть и высылка сперва въ Архангельскъ, а оттуда въ глухое село Усть-Ижму, гдв онъ едва не погибъ отъ катарра желудка.

Побъги изъ пинежской ссылки бывали довольно часты и проходили за ръдкими исключеніями всегда успъшно. Наиболье удобнымъ временемъ для исчезновенія считалось время освобожденія ссыльныхъ съ этапа. Этапъ приходиль обыкновенно каждую субботу; приходившихъ, послъ переклички, выпускали на волю, и они гостили въ Пинегъ дня два—три, пока не высылались дальше въ Мезень и на Печору. Комитетъ

опрашивалъ вновь прибывавшихъ и, если находилъ причины, выставляемыя кандидатомъ эмиграціи, достаточно основательными, скрывалъ его, выдерживалъ извъстное время въ конспиративномъ помъщеніи и затъмъ отправлялъ тъмъ или другимъ способомъ во внутреннюю Россію. Подробно о такихъ побъгахъ мною разсказано въ осооой главъ "объ эмиграціи", эдъсь остановлюсь лишь на эпизодъ съ, такъ называемыми, "болотными куликами".

Такъ окрестила пинежская колонія трехъ политическихъ, скрывшихся съ дороги, при слъдованіи на Мезень. Не успъла ихъ партія въ 16 человъкъ прибыть на первую за Пинегой станцію, какъ крестьяне категорически отказались дать подводы подъ политическихъ; десятскіе, сопровождавшіе ссыльныхъ, бросили ихъ на произволъ судьбы и пофхали обратно въ Пинегу доносить исправнику о крестьянскомъ бунтв. Ссыльные, оставшись безъ конвоя, ръшили въ первую минуту бъжать всъмъ шестнадцати; но успокоившись, бросили жребій и дали возможность скрыться лишь троимъ, передавъ имъ всв деньги, полученныя отъ пинежской колоніи. Положеніе скрывшихся было незавидно; ни дорогъ, ни мъстности они не знали; единственно, что было извъстно, это то направленіе, въ которомъ лежала Пинега; и такъ, ръшили идти напрямикъ, разсчитывая добраться до города.

Подъ Пинегой, въ нъсколькихъ верстахъ отъ нея, двое попали въ болото и сталитонуть; третій, грузинъ, кое-какъ выбрался на дорогу и поднялъ на ноги всю колонію.

— Спасайте! Сидять на болоть, —могь только произнести онъ, донося о несчастіи, постигшемъ "болотныхъ куликовъ".

Спасти удалось всѣхъ; долго всѣ трое сидѣли въ Пинегѣ, пока двоихъ изъ нихъ не освободили, третій же по собственному желанію уѣхалъ обратно въ ссылку.

Не всѣмъ, конечно, давалось освобожденіе изъ ссылки такъ просто, какъ это было съ "болотными куликами". Бывали отчаянные случаи побѣговъ; нѣкоторые рѣшались проходить путь до Архангельска пѣшкомъ мало извѣстной кому болотистой тундрой. Во время такихъ передвиженій по тундрѣ, у политическихъ, сопровождавшихъ эмигранта до самоѣдскихъ чумовъ, завязывались съ кочевавшими самоѣдами знакомства. Сѣверную тундру зналъ только кочевникъ—самоѣдъ, лишь ему одному были извѣстны ея болота,



Самоъдскія юрты зимою. — На привалъ.

лѣса, рѣки, которые приходилось проходить эмигранту. Знакомствомъ такимъ, слѣдовательно, надо было дорожить и поддерживать его въ пріѣздъ самоѣдовъ въ Пинегу. Чаще всего гость—самоѣдъ, навѣдывавшійся къ политическому, удовлетворялся угощеніемъ и наѣдался, какъ дикарь, до отвала. Въ одно изъ такихъ посѣщеній самоѣдъ выпилъ 16 стакановъ кофе, съѣлъ неимовѣрное количество хлѣба и запилъ все это такой же внушительной порціей чая. Наоборотъ, когда пинежскимъ ссыльнымъ приходилось бывать въ тундрѣ

у какого либо самовда "Микишки", гость и хозяинъ пролвзали на четверенькахъ въ отверстіе чума и проводили время за бесвдой въ его грязномъ вонючемъ помъщеніи.

— Вотъ это нашъ богъ а это—вашъ, занималъ Микишка политическаго, показывая двѣ, одинаково импонировавшія ссыльному, деревяшки; одна представляла простой чурбанъ,—то былъ грозный богъ самоѣда, другая имѣла форму доски съ обозначеннымъ на ней треугольникомъ, вершиной внизъ; въ самомъ треугольникѣ просверлены были два отверстія, обозначавшія глаза, и одно пониже—ротъ; таковъ былъ образъ Христа въ представленіи этого сознательнаго сына православной церкви.

Эмигрантовъ самовды соглашались сопровождать не иначе, какъ за деньги или оружіе; съ большимъ удовольствіемъ принималась водка, къ которой они чувствують особую слабость; бывало, что въ прівздъ на пинежскую ярмарку самовды напивались до безчувствія не только сами, но поили женъ и даже грудныхъ дътей. Въ сопровожденіи такого то дикаря пробирался эмигрантъ по дикимъ лѣсамъ и мшистымъ топямъ пинежской тундры; то погружаясь по поясъ въ тину, то взбираясь по крутымъ алебастровымъ хребтамъ, то съ трудомъ продираясь сквозь дремучую чащу заросшихъ дичью и заваленныхъ валежникомъ лѣсовъ, шелъ онъ за своимъ вожатымъ, находя себъ облегченіе въ въръ въ свои силы и утъшая близостью освобожденія.

Но случилось однажды такъ, что самовдъ бросилъ въ пути своего спутника эмигранта К—ля, оставивъ его среди бездорожнаго болота. Только случай избавилъ предательски покинутаго политическаго отъ неминуемой гибели. Долго бродилъ онъ по тундрѣ, выбиваясь изъ силъ, борясь съ охватившимъ его настроеніемъ неувѣренности и безпомощности, пока не на-

брелъ на одинокую избушку отшельника старовъра; тотъ пріютилъ у себя на время К—ля и помогъ пройти остальныя 60 самоъдскихъ верстъ, держась рубленыхъ вътокъ.

Въ противоположномъ районъ отъ этихъ пустынныхъ, знакомыхъ лишь дикимъ инородцамъ да отважнымъ политическимъ эмигрантамъ, мъстъ раскидано по берегамъ р. Пинеги нъсколько селъ, въ которыхъ изнывали политическіе ссыльные. Таковы: Карпова и Труфонова Горы, Сура, Укзенга, Веркольскъ и Кулой. Въ общемъ здѣсь было разселено до 50 человѣкъ ссыльныхъ, такъ что во всемъ увздв цифра ихъ колебалась отъ 90 до 100. Убійственно тоскливое существованіе влачили эти 50 человъкъ, - въ большинствъ рабочіе, сидя въ такихъ углахъ, какъ Укзенга, Сура, Кулой. Въ Суръ политические нашли для себя способъ проводить время; лътомъ и осенью они собирали въ большомъ количествъ клюкву, морошку и продавали ихъ на пинежской ярмаркъ. Били дичь и тоже сбывали въ увздный городь; за хлвбомъ и мясомъ навзжали въ Пинегу, ибо въ деревняхъ въ продажв была лишь гнилая, по здёшнему "кислая", рыба; въ Укзенге существовала единственная мелочная лавка, въ которой было больше грязи и вони, чъмъ товара. Зимой, когда наступали мракъ и такіе морозы, "что снять рукавицы въ пути и исправить сбрую, считалось для ямщика подвигомъ", политические коченъли по своимъ хатамъ; у иныхъ утрами въ комнатъ мерзла вода и зубъ на зубъ не попадалъ отъ смертельнаго холода.

Такъ жилось ссылкъ въ пинежскихъ захолустныхъ деревенькахъ; повторялась одна и та же картина,—картина полуголодной жизни, безцъльной, безсмысленной, жестокой въ своемъ воздъйствіи на душу и умъ ссылавшихся сюда революціонеровъ.

Воспоминаніями о жизни ссыльныхъ пинежанъ мы заканчиваемъ очерки изъ исторіи архангельской ссылки. Читающій ихъ не найдеть ничего, что могло бы быть названо сенсаціоннымъ; въ нихъ нътъ того яркаго, ошеломляющаго умъ и чувство драматизма, которымъ не разъ приковывала къ себъ всеобщее вниманіе исторія сибирской каторги и ссылки. Архангельская ссылка и ея исторія не знала ужасовъ кровавыхъ расправъ и жестокостей Якутки, на ея страницахъ не мелькаетъ страшныхъ своимъ режимомъ рудниковъ Акатуя; но за всёмъ темъ и на ея долю довольно выпало борьбы, страданій и горя; на всемъ пространствъ громаднаго края, - отъ заполярнаго Александровска и до печорскаго Балабана, отъ Архангельска и до ничтожной деревушки Усть-Ваги, —велась, изъ года въ годъ, борьба закабаленной насиліемъ ссылки съ администраціей, съ тьмой населенія, съ дикостью арктической природы, съ голодомъ и холодомъ безлюдныхъ пустынь.

Если ссылка не падала духомъ, если она жила какой-либо надеждой, если въ ен борьбъ надъ отчанніемъ брали всегда верхъ стойкость и мужество ен участниковъ, то этимъ она была обязана не меньшему героизму борцовъ за освободительное движеніе во внутренней Россіи.

Ссылку никогда не покидала мысль о близкомъ спасеніи родины, ссылка радостно привътствовала изъ своихъ далекихъ мъстъ заточенія каждый шагъ, каждый успъхъ въ натискъ революціонныхъ массъ народа на отжившій свой въкъ режимъ. Даже больє: она съ гордостью признавала, что плънные абсолютизма въ его борьбъ съ революціей будутъ залогомъ ея конечной побъды!

"Есть времена, есть цѣлые вѣка, "Въ которые нѣтъ ничего желаннѣй, "Прекраснѣе—терноваго вѣнца"!..

## Эмиграція въ ссылкѣ Архангельской губерніи.

"...Воля и въра провозглашались во всъ времена величайшими сплами природы и человъчества; въ насъ живетъ въра въ справедливость нашего дъла, въ правду нашихъ принциповъ, въ въчность нашихъ догматовъ,—намъли пе достаетъ воли"?..

Прудонг.

"Порвать цѣпи неволи и броситься въ омуть бурной революціонной жизни"—воть мысль, которая ни на минуту не оставляла человѣка, попадавшаго въ тюрьму, каторгу, ссылку. Подъ звонъ тяжелыхъ цѣпей, за глухой стѣной тюремнаго застѣнка, въ глубокихъ, мрачныхъ шахтахъ каторги или отдаленнѣйшихъ поселкахъ тайги и тундръ свѣтлой точкой мерцалъ передъ глазами невольника абсолютистскаго деспотизма лучъ утраченной имъ золотой свободы. Мысль о ней никогда не покидала узника; онъ жилъ ею, онъ лелѣялъ ее въ своихъ мечтахъ, воспоминаніяхъ, надеждахъ, онъ страдалъ и боролся за нее, утѣшая себя вѣрой въ грядуще освобожденіе; онъ умиралъ, наконецъ, въ оковахъ насилія и передъ концомъ своимъ неустрашимо призывалъ товарищей къ борьбѣ за свободу.

"Никогда ни одна капля силы не пропадала въ міръ,—писалъ передъ своей казнью повъшенный въ Якутскъ въ 89 г. Бернштейнъ—не пропадетъ, стало быть, и жизнь человъческая задаромъ; никогда не надо горевать о ней! Оставьте мертвыхъ мертвецамъ, —у васъ впереди живая связь, нравственная, горячая и самая возвышенная съ вашей изстрадавшейся родиной. Не говорите и не думайте, что ваша жизнь пропала, что она вся пройдеть въ напрасныхъ страданіяхъ и мученіяхъ на каторгъ и въ ссылкъ. Страдать муками своей родины, быть живымъ укоромъ всъмъ исчадіямъ мрака и зла—это великое дъло! Пусть это будетъ вашей послъдней службой—не бъда. Вы принесли свою лепту на алтарь борьбы за народную волю".

Можно ли подумать, что эти строки были написаны нъсколько часовъ до казни! Въ нихъ живетъ столько воли, энергіи, желанія бороться, столько въры въ правоту своего дъла, въ нихъ въ послъдній предсмертный чась взбушевалось и вылилось цёлое море неисчерпанныхъ силъ и неукротимой ненависти къ палачамъ русскаго народа. Въ этомъ святомъ завътъ казненнаго товарища последователи его идей нашли оправданіе своихъ испытаній, въ своей памяти они будуть чтить имя автора, какъ безстрашнаго борца героя за дъло политической свободы. Но не всякій выбираеть путь къ ея достиженію черезъ пассивныя муки своей неволи; нътъ, активной борьбой неутомимаго революціонера быстрве будеть приближенъ часъ великаго праздника освобожденія; личнымъ участіемъ, личной работой въ средв обездоленныхъ рабочихъ и крестьянскихъ массъ онъ быстре пробудить стремленіе къ лучшему будущему, и см'ьлымъ свободнымъ словомъ воспламенитъ въ тысячахъ своихъ слушателей горячую въру въ свътлую, лучесвободу. Это глубокое убъждение таитъ въ себъ несокрушимую силу профессіональнаго революціонера, передъ этой силой падають всв преграды, ея титаническаго напора не выдерживають ни каменныя ствны тюремъ, ни желвзныя кольца каторжныхъ цвпей. Вчера еще невольникъ ссылки, тюрьмы, каторги, онъ становился сегодня свободнымъ, возвращеннымъ жизни эмигрантомъ. Исторія русскаго революціоннаго движенія знаетъ поразительные случаи самоосвобожденія, гдѣ геніальная находчивость, геройская смѣлость и неудержимое стремленіе къ свободѣ заключеннаго опрокидывали на своемъ пути всѣ препятствія и снова возвращали его въ ряды борющагося пролетаріата. Но даже если не брать въ разсчетъ отдѣльныхъ примѣровъ, которые обнаруживали въ русскомъ эмигрантѣ огромную силу и неменьшее стремленіе къ



Этапъ снимается по выходъ изъ г. Архангельска.

свободѣ, то все же надо признать, что этп качества присущи каждому изъ нихъ, хотя и въ различныхъ конечно степеняхъ; ибо не только самый моментъ самоосвобожденія требоваль отъ эмигранта самообладанія, выносливости, терпѣнія, смѣлости и находчивости, но и завоеванная имъ, такъ называемая, "нелегальная" свобода во многомъ отличалась отъ свободы легальной; и если первый являлся короткой, но страшно напряженной пробой его пригодности, то вторая, какъ непре-

рывно давящая, закрученная пружина, заставляла его ежечасно помнить объ исключительности своего положенія. Паспортная система съ введенной во многихъ городахъ полицейской пропиской предъявляли эмигранту требованіе им'ть при себ' необходимые документы; на рукахъ у него долженъ былъ быть исправный паспортъ, онъ долженъ былъ имъть какое либо опредъленное занятіе, чтобы усыпить полицепскую бдительность. А между тъмъ не каждому изъ "нелегальныхъ" удавалось заручиться дъйствительнымъ паспортомъ, выданнымъ изъ полицейскаго управленія, и большинство жило съ фальшивымъ, сфабрикованнымъ на свой страхъ и рискъ; положение эмигранта въ послъднемъ случат сплошь и рядомъ превращалось въ одну сплошную, мучительную пытку. Чтобы не попасть въ руки полиціи, онъ переъзжаль съ мъста на мъсто, жилъ лишь по нъскольку недъль осъдлой жизнью, мъняя чуть не ежедневно квартиры; физическія условія были отчаянны: при постоянномъ передвижении у нелегальнаго отнята возможность постояннаго заработка, ему, если онъ лично не располагаетъ денежными средстами, ничего болъе не оставалось, какъ обращаться за помощью къ революціоннымъ организаціямъ; между тымъ не всякая изъ нихъ располагала достаточными суммами, чтобы своевременно придти на помощь эмигранту; тогда оставалось одно: вести полуголодную жизнь, кормиться, чёмъ богъ послалъ. Человъкъ подъ давленіемъ всъхъ этихъ условій, подъ дійствіемъ непрерывнаго опасенія за свою свободу при частыхъ недобданіяхъ, недосыпаніяхъ, кочевкахъ, и въ то же время при напряженномъ, выполняемомъ имъ, революціонномъ трудъ, доходилъ до страшнаго нервнаго напряженія; крайняя раздражительность и переутомленіе, иной разъ ярко выраженпризнаки маніи преслідованія, воть къ чему приводила его "нелегальная" свобода. И однакожъ,

какъ ни тяжелы были ея условія, какъ ни жестока была судьба нелегальнаго революціонера, но ни одному изъ нихъ не приходила въ голову мысль промінять ее на прошлую неволю. За революціонной работой въ революціонной организаціи, на рабочихъ собраніяхъ, на крестьянскихъ сходахъ, въ интеллигентскихъ кружкахъ онъ находилъ себъ успокоеніе и отдыхъ, забывалъ здъсь на время тяжелыя испытанія судьбымачихи. Здъсь звучало бодро и смъло его вдохновенное слово, здъсь онъ зажигалъ сердца слушателей великой ненавистью къ одинаково душившему ихъ всъхъ режиму, здъсь онъ мстилъ великою местью за неволю и горе всъхъ, задыхавшихся въ тяжелой атмосферъ произвола и безправія.

Но былъ еще одинъ выходъ для русскаго эмигранта. Это —покинуть родину на время или навсегда. Выходъ такой же, если даже не болве тяжелый для того, кто, какъ русскій революціонеръ, является идеальнъйшимъ патріотомъ, всецъло отдающимъ свой умъ, свою душу, свою жизнь на дъло спасенія горячо любимой имъ родины. Не каждый ръшался на этотъ шагъ; безъ знанія языка, безъ средствъ, безъ возможности что либо заработать, очутиться за тысячи версть отъ родныхъ мъстъ въ средъ чуждаго ему народа, не понимавшаго и не раздълявшаго его положенія, -- это такая перспектива, которая многихъ и многихъ заставляла избирать первый путь; правда, онъ болъе опасенъ, болъе рискованъ: малъйшее подозрвніе, случайный обыскъ на квартирв хозяина, и его нелегальный квартиранть снова вырванъ полицейской рукой, снова утрачена для него свобода. Русскій законъ жестоко каралъ въ такихъ случаяхъ какъ квартиранта, такъ и хозяина. Квартирантъ отвъчалъ побъть и нелегальное положение и платился за нихъ, по русскимъ законамъ, тюремнымъ заключеніемъ или полицейскимъ надзоромъ; хозяинъ отвъчалъ за "укрывательство" эмигранта и подлежаль за это уголовной отвътственности,

Заграница имъла поэтому единственное преимущество для русскаго революціонера: она избавляла его отъ полицейскихъ преследованій, но отнюдь не отъ полицейскаго шпіонства и высліживанія; конечно, по своей интенсивности послъднія не могли сравниться съ опекой русской жандармеріи и тайной полиціи, и русскому эмигранту было легче на время затеряться гдъ заграницей, нежели у себя на родинъ. Этимъ удобствомъ пользовались тв изъ нихъ, кто имвлъ возможность соединить условія заграничной и отечествениой жизни; увзжая на некоторое время после побега за границу, эмигрантъ освобождался, съ одной стороны, отъ русскаго полицейскаго сыска, съ другой же, въвзжая, по истеченіи извъстнаго времени, снова въ предълы Россіи, могъ съ большею увъренностью разсчитывать на то, что его розыски не велись теперь съ той интенсивностью, какую проявляло полицейское усердіе первое время.

При осуществленіи такой комбинаціи, самымъ опаснымъ моментомъ надо было признать перевздъ черезъ русскую границу. Нервдко контрабандисту, бравшемуся за извъстное вознагражденіе провести эмигранта черезъ цѣпь охраны на ту сторону Рубикона, не удавалось довести предпріятія до конца. Зоркій глазъ часового издалека подмѣчалъ ихъ крадущіяся фигуры, и раскатъ ружейнаго выстрѣла повелительно требовалъ остановиться, иначе солдатская пуля заставляла непокорныхъ смириться на вѣкъ. Таковы пути русскаго эмигран та съумѣвшаго благополучно выбраться изъ мѣстъ заточенія. На выборъ ему представлялись либо:

1) эмиграція изъ мѣста неволи—тюрьмы, ссылки, каторги—и непосредственно слѣдовавшая за ней нелегальная жизнь внутри Россіи, либо:

- 2) эмиграція изъ м'єста неволи и съ родины заграницу навсегда, либо, наконецъ:
- 3) комбинація первыхъ двухъ способовъ: эмиграція послѣ побѣга заграницу и обратная иммиграція на родину. Всѣ три способа предполагали нелегальное существованіе бѣжавшаго, т. е. жизнь съ чужимъ документомъ и подъ чужимъ именемъ.

Какъ явленіе, неразрывно связанное съ общимъ ходомъ русскаго революціоннаго движенія, эмиграція отражала въ себъ всъ характерныя стороны его эволюціи: съ ростомъ движенія увеличился и ростъ эмиграціи, съ единичныхъ случаевъ въ прежнее время, она разрослась до размъровъ массовыхъ побъговъ.

Сотни эмигрировавшихъ русскихъ революціонеровъ жили и еще живуть за границей: въ Швейцаріи, Англіи, Америкъ. Большинство ихъ бъдствуетъ въ матеріальномъ отношеніи. Сотни странствовали по Россіи, принимая участіе на пути своихъ странствованій въ работахъ различныхъ организацій. Наибольшій процентъ эмигрантовъ давала ссылка или въчное поселеніе; и въ ряду губерній, отведенныхъ подъ политическую ссылку, Архангельская занимала въ лътописяхъ эмиграціи не послъднее мъсто.

Думаю, что послѣ того, какъ я въ предыдущихъ главахъ постарался изобразить положеніе ссыльнаго революціонера въ уѣздахъ Архангельской губерніи, мнѣ не придется слишкомъ долго останавливаться надъ выясненіемъ причинъ, обусловливавшихъ эмиграцію; одну изъ нихъ я уже упомянулъ въ этой главѣ: это именно—глубокая преданность русскаго революціонера политической дѣятельности. Что ссылка—актъ административнаго произвола,—съ этимъ положеніемъ соглашался каждый изъ тысячъ ссылавшихся, но не каждому изъ нихъ было по силамъ провести въ дѣло вытекавшій отсюда выводъ, что только самоосвобожденіе путемъ эмиграціи представляло единственный

modus непризнанія подобнаго административнаго произвола. За бъгунами первой категоріи, покидавшими мъста ссылки независимо отъ удобствъ или неудобствъ окружавшихъ ихъ условій жизни, следовали эмигранты, въ ръшени которыхъ эмигрировать играли большое значеніе невыносимо тяжелыя условія физическаго и матеріальнаго существованія. На отдаленные убзды Архангельской губерніи приходилось поэтому шинство побъговъ. Изъ самого Архангельска и ближайшихъ къ нему мъсть бъжали тоже, но собственно архангельскіе эмигранты по численности уступали первое мъсто эмигрантамъ уъзднымъ. И прежде чъмъ привести здъсь нъсколько случаевъ исчезновеній политическихъ ссыльныхъ, мнъ хотълось бы напомнить читателю, съ какими условіями м'єстной жизни имъ надо было бороться каждый разъ, какихъ иной разъ нев фроятных усилій стоило имъ побороть препятствія, прежде чвмъ полной грудью вздохнуть на "нелегальной" свободъ.

Представьте себъ, что откуда либо, изъ Пинеги, Мезени или далекаго и глухого села печорскаго уъзда, либо поморскаго края, скрывается политическій ссыльный.

Маршруть его передвиженій съ момента исчезновенія можеть быть различень, но конечный пункть ихъ всегда одинь и тоть же,—Архангельскъ. Добравшись до Архангельска, бъглець могъ считать себя почти въ безопасности. Изъ Архангельска ему открывался прямой путь внутрь Россіи, отсюда бъжала въ ея глубь желъзная колея дороги. Центръ тяжести и испытаній эмигранта лежаль поэтому на пути отъ мъста побъга до губернскаго города. Сотни версть дикихъ лъсовъ и болоть, съ пересъкающими ихъ горными хребтами и возвышенностями отдъляють его отъ послъдняго; ихъ, эти сотни версть, надо такъ или иначе преодольть, но какъ? Если пункть, откуда уходилъ ссыльный, лежалъ въ

раіонъ судоходства, ему, казалось бы, легче всего было воспользоваться первымъ рейсомъ уходившаго въ Архангельскъ парохода. Но это не такъ то легко. Полиціи и жандармеріи давно извъстно было это отверстіе въ ссыльной западнь, а потому та и другая каждый разъ появлялась у пароходныхъ сходень, контролируя отъъзжавшихъ пассажировъ. Уъхать на глазахъ стерегшей полиціи политическому не было никакой возможности: каждый изъ нихъ былъ слишкомъ хорошо знакомъ мъстной администраціи, а неумълая попытка, кончавшаяся неудачей, могла лишь повлечь за собой усиленіе полицейскаго надзора. Оставалось прибъгнуть къ помощи лошадей или положиться на выносливость собственнаго аппарата передвиженія.

Зимой, осенью и весной, когда рѣки и морское побережье западныхъ и восточныхъ увздовъ скованы льдомъ, и водяного сообщенія не существуетъ, эмигранту по необходимости приходилось выбирать одинъ изъ двухъ послъднихъ способовъ передвиженія: сани или телъжку, лыжи или ничъмъ не вооруженную мускулатуру своихь ногъ. Однако и дъло съ выборомъ обстояло не такъ просто, какъ это можеть показаться человъку, не знакомому съ природой и жизнью Архангельской губерніи. У вздная полиція, не разъ отвъчавшая передъ высшей губернской администраціей за побъги не укарауленныхъ ею политическихъ ссыльныхъ, тщательно следила за проезземскихъ или почтовыхъ лошадяхъ. жавшими на Последнихъ только и можно было достать на, такъ называемыхъ, земскихъ или почтовыхъ станціяхъ. А между тъмъ, на тъхъ и на другихъ заведены книги, гдъ всякій проъзжавшій должень быль прописаться и предъявить завъдующему станціей свои документы для удостовъренія личности. Только выполнивъ эти предварительныя условія, вы могли разсчитывать на

благополучный отъвздъ; понятно поэтому, что бъжавшій политическій ссыльный, не располагавшій никакими документами, подальше долженъ былъ обходить мъста прописки. Нелегко, хотя и не невозможно, добыло лошадь у частнаго обывателя. Та же полиція предупрежденіемъ объ отвътственности за всякую помощь самовольно отлучившемуся политическому настолько запугивала обывателей, что, за самыми ръдкими исключеніями, эмигрантамъ не удавалось заручаться поддержкой съ ихъ стороны. Самымъ доступнымъ способомъ передвиженія по неволь приходилось считать пару своихъ собственныхъ ногъ; удобствъ или легкости передвиженія онъ, однако, не гарантировали. Скрывавшемуся прежде всего необходимо было возможно быстре покинуть местожительство, если не было напередъ приготовлено подходящаго мъста, въ которомъ онъ могъ бы выждать первую тревогу; но счи-бъглецъ не могъ надъяться раньше двухъ-трехъ дней непрерывной ходьбы выбраться изъ раіона наряженной за нимъ погони; даже при наиболе благопріятномъ стеченіи условій, допуская, что его исчезновеніе будеть обнаружено полиціей на второй или третій день. 50 — 60 верстъ, пройденныя за эти дни не исключали возможности его ареста; поэтому, чтобы посебя въ болве безопасное положение, грантъ обыкновенно отказывался отъ удобства проложенныхъ между селеніями дорогъ и предпочиталъ имъ глушь и бездорожье тайги и болоть. Нелегко бывало побороть труд ости такого путешествія. Неизв'ястность пути, его дикость и отдаленность не сулили путешественнику ничего, кромъ лишеній и риска; въ то же время въ интересахъ своей собственной безопасности, долженъ былъ по возможности держаться все время вдали отъ ръдкихъ поселковъ, обитатели которыхъ, предупрежденные полиціей, относились всегда крайне недовърчиво къ своимъ случайнымъ посътителямъ; но, имъя въ виду все это, много ли можетъ взять съ собой бъгунъ провизіи? При путешествіи, которое въ отдъльныхъ случаяхъ длилось около двухъ недъль, онъ не станетъ обременять себя тяжелымъ багажемъ; онъ принужденъ довольствоваться самымъ необходимымъ, только бы не умереть съ голоду; выбравшись же изъ наиболъе опасныхъ для себя мъстъ, онъ могъ рискнуть обратиться за помощью къ крестьянамъ тъхъ деревень, которыя были отдълены десятками верстъ отъ мъста его побъга; для этого ему надо было быть смълымъ, находчивымъ и сообразительнымъ собесъдникомъ своихъ временныхъ знакомыхъ; иначе, при малъйшемъ съ его стороны замъшательствъ, его ждала не помощь, а предательство.

Иллюстраціей такой формы эмиграціи въ исторіи нашей архангельской ссылки быль смѣлый побѣгъ товарища А-ва, скрывшагося изъ уѣзднаго города Х. Перипетіи этого побѣга, его казавшіяся непреодолимыми трудности заслуживають болѣе подробнаго разсказа. Поэтому, опуская тѣ частности, которыя неудобно оглашать въ виду ихъ конспиративности, я остановлюсь на немъ и еще нѣсколькихъ случаяхъ эмиграціи.

Увадный городъ X., изъ котораго приходилось бъжать товарищу А-ву, лежитъ въ нъсколькихъ стахъ верстахъ отъ Архангельска; отъпослъдняго его отдъляетъ сплошная тундра и единственный путь, которымъ можно было добраться до X., вьется по берегу судоходной ръки. Скрылся А-въ въ іюнъ мъсяцъ, послъ цълаго ряда подобныхъ же прецедентовъ. Конспиративной квартиры не было, пришлось отсиживать первое время у своихъ же ссыльныхъ политическихъ. Ночью къ одному изъ нихъ силой вломился нарядъ полиціи, во главъ съ помощникомъ исправника, чтобы произвести квартирный обыскъ. Обыскъ былъ вызванъ недавнимъ распространеніемъ въ X. революціонныхъ воззваній и не имълъ

непосредственнаго отношенія къ побъту А-ва. Но, какъ нарочно, А-въ то и сидълъ эту ночь на квартиръ, куда явилась полиція. Что было дълать? Всъ выходы охранялись городовыми; черезъ комнату отъ его помъщенія производился обыскъ: искали нелегальной литературы, шарили по стънамъ, шкапамъ и поламъ. Къ счастью, полиція не догадалась сразу занять всъ комнаты квартиры, и потому, пока сыскъ постепенно переходилъ изъ одной въ другую, А-въ точно также переходилъ изъ комнаты въ комнату. Но вотъ его отступленію при-



Лътняя юрта на съверъ Европ. Россіи.

шелъ конецъ: оставался одинъ чуланъ—небольшое помъщеніе съ глухимъ, неоткрывавшимся окномъ. А-ву ничего больше не оставалось, какъ разбить окно и попытаться спуститься внизъ, - квартира расположена была во второмъ этажъ. Времени терять было нечего; полиція каждую минуту могла накрыть его въ этомъ глухомъ углу и арестовать на мъстъ. Тогда А-въ вырываетъ раму и прыгаетъ внизъ. Прыжокъ былъ совершонъ удачно, хотя и съ большимъ рискомъ. Полураздътымъ онъ бъжитъ теперь по направленію къ лъсу, чтобы

укрыться тамъ на первое время, но на пути встръчаетъ крестьянку. Видъ незнакомаго ей, растрепаннаго, полураздътаго человъка, убъгающаго повидимому отъ преследованія въ лесь, да еще въ такую необычную пору, приводить ее къ мысли, что здъсь что то не ладно и, не долго думая, она передаеть видънное стоящему у входа въ квартиру городовому. Только благодаря несообразительности послъдняго, не придавшаго никакого значенія росказнямъ глупой бабы, А-ву удалось избъжать ареста. Однако и спасеннымъ признать себя, послъ всего происшедшаго, было преждевременно. Сидъть въ лъсу голоднымъ и раздътымъ и считать себя внъ опасности, не имъло ни основаній, ни смысла, ни разсчета. Возвращаться же въ Х. на старую квартиру, послѣ встрѣчи съ крестьянкой, А-въ конечно не ръшался; наконецъ, съ огромнымъ рискомъ попасть въ лапы полиціи, онъ пробрался лівсомъ до Х. и укрылся временно на квартиръ своего пріятеля. Ему предстояло принять теперь экстренныя и ръшительныя мъры для своего спасенія. Выбирать пути долго не пришлось. Пароходъ и лошадей сторожила полиція, городъ Х. съ его двумя-тремя улицами не представлялъ ни малъйшаго прикрытія, и вотъ А-въ ръшается попытать счастье и останавливается на путешествіи пъшкомъ черезъ тундру до Архангельска. Энергичный и ръшительный, онъ былъ увъренъ, что не погибнетъ въ ея безвъстныхъ, дикихъ болотахъ. Черезъ день-два товарищи въ Х мысленно простились съ покинувшимъ городъ А-вымъ. Онъ ушелъ въ тундру, переговоривъ предварительно съ кочевавшими по ней самоъдами.

Когда мы въ Архангельскъ получили свъдънія о предпринятомъ А—вымъ путешествіи черезъ тундру, прошло уже нъсколько дней. Многіе товарищи, посвященные въ тайны побъга, сильно опасались за его участь: они признавали довърчивость А—ва къ полудикимъ самоъдамъ опрометчивой, считаясь съ возмож-

ностью убійства или передачи въ руки полиціи. Всъ, однако, сходились въ томъ, что иного исхода для него не было, и отдавали должное геройской решительности эмигранта. Прошло уже порядочно времени, а А-въ все не показывался на нашемъ горизонтъ. Опасенія за его существованіе еще болье возросли; одни приговорили его уже къ смерти, нетерпъливыя ожиданія другихъ стали крайне напряженными. И вотъ, въ одинъ прекрасный день по нашей колоніи распространилась радостная въсть, что А-въ въ Архангельскъ, и что онъ благополучно совершилъ свое многодневное путешествіе. Эта въсть всьхъ насъ страшно обрадовала и освободила отъ долгихъ безпокойствъ и тревожныхъ ожиданій; теперь А-въ могъ уже считать себя почти свободнымъ эмигрантомъ, спасеннымъ отъ козней архангельской полиціи. Но благополучіе это стоило ему крайнихъ, почти нечеловъческихъ усилій и лишеній, перенести которыя могъ только такой энергичный и выносливый человъкъ, какъ А-въ. Многіе изъ его разсказовъ, переданныхъ архангельскимъ товарищамъ и изображавшихъ условія передвиженія по тундрѣ, вызывали у всъхъ невольное удивленіе. Не разъ на дорогъ къ Архангельску ему приходилось испытывать прелести суровыхъ полярныхъ пейзажей; не разъ онъ быль на краю гибели: то погружаясь по грудь въ трясину, то переплывая ръки и ручьи, для которыхъ тундра служить здёсь водораздёломъ, то продираясь сквовь частые прутья и сучья кустарника, онъ бралъ съ бою каждую сажень дороги. Иной разъ, -- говорилъ онъ, -- приходилось идти по поясъ въ болотъ, барахтаясь въ его тинистой, стоячей водь, выльзая на болье или менъе плотную кочковатую островную поверхность и снова погружаясь въ воду. Идти надо было напрямикъ, чтобы по возможности сократить этотъ скорбный путь. Провіанть весь вышель, и А-ву пришлось стать вегетаріанцемъ, поддерживая свою жизнь болотными

ягодами и кореньями. Неопредъленность дороги и мучительная неувфренность въ правильности избраннаго направленія дополняли переживаемыя страданія. Помощи въ крайнемъ случав искать было абсолютно не у кого. Этотъ районъ Архангельской губерніи точно также безлюдень, какъ и огромная область, отходящая подъ Большеземельскую самобдскую тундру. Отъ Х, откуда вышель А-въ и до самаго Архангельска не было ни единаго поселка, если не считать Часовеннебольшой деревеньки, лежащей на съверо-востокъ отъ губернскаго города, верстахъ въ 25 отъ него. Ожидать же любезныхъ указаній отъ случайныхъ встрвчъ съ бродящими по тундрв самовдами А-въ не могъ: наоборотъ, исключительность его собственнаго положенія и дикость инородцевъ придали бы только еще большую опасность его, и безъ того критическому, одиночеству. Послъ этой продолжительной, физической и психической, пытки намъ станетъ понятнымъ то радостное настроеніе, которое охватило А-ва, когда онъ, уже приближаясь къ Архангельску, понялъ, что благополучно перенесъ мученія позади него лежащаго путешествія. "Спасенъ!"—вотъ мысль, которая ободряла и волновала его всю остальную дорогу. "А-въ спасенъ!"-эта въсть мгновенно облетъла нашу колонію, когда долго ожидавшійся х-ій эмигранть переступиль порогъ квартиры своего архангельского знакомаго. Додълать остальное, предоставить ему всъ удобства нормальной человъческой жизни и окончательно закръпить за нимъ свободу, - стало нашей обязанностью. И мы выполнили добросовъстно то и другое: А-въ уъхалъ въ Швейцарію и, освободившись отъ ужасовъ и лишеній ссылки и эмиграціи, унесъ съ собой лишь одно воспоминаніе о тяжеломъ прошломъ.

Вмѣстѣ съ A-вымъ исчезли трое политическихъ ссыльныхъ, только что пришедшихъ въ X этапомъ. Ихъ исчезновеніе было одинаково неожиданно, какъ для

администраціи, такъ и для х-хъ товарищей. Надо отдать справедливость бъжавшимъ: моментъ для побъга былъ выбранъ ими очень удачно. Не успълъ этапъ ввалиться съ дороги въ этапную хату, какъ при повъркъ не досчитались цълыхъ четырехъ \*) человъкъ. Х-ое начальство переполошилось. Ждать возвращенія эмигрантовъ, по образцу наивной холмогорской полиціи, х-ая не стала и сейчась же произвела повальные обыски. Положение ея особенно затруднялось тъмъ обстоятельствомъ, что скрывшіеся были ей изв'єстны лишь по фамиліямъ, но не по внъшности; этимъ объяснялось, почему впоследствій одинь изъ эмигрантовъ, плывшій на пароход' вм' ст съ х-мъ исправникомъ, преспокойно продавалъ ему подъ видомъ мелкаго торговца имъвшіеся у него для маскарада товары. Это условіе, созданное своевременностью исчезновенія съ этапа до представленія начальству, сильно облегчало положеніе бъглецовъ. Главное, — надо было не влетъть первое время, когда въ Х шли квартирные обыски. И съ этимъ успъли благополучно устроиться, хотя всъмъ эмигрантамъ жилось нестерпимо тяжело до времени отъъзда. Въ теченіе нъсколькихъ дней, пока полиція свиръпствовала въ Х-в на квартирахъ политическихъ колонистовъ и даже х-ихъ обывателей, пока исправникъ рвалъ и металъ, приказывая городовымъ и жандармамъ чуть что не разрушать ветхіе домишки, поднимая въ нихъ полы и ствны въ разсчетахъ открыть тамъ мвстопребываніе четырехъ дюжихъ парней, пока, наконецъ, телеграфъ спъшно работалъ на Архангельскъ и обратно, наши бъглецы, лежа въ безопасномъ мъстъ, далеко отъ Х-а, горячо диспутировали на политическія темы. На бъду диспутанты принадлежали къ различнымъ политическимъ партіямъ: двое изъ нихъ были соціаль-демократы, а третій соціалисть-революціонерь. И воть, вы-

<sup>\*)</sup> А-въ былъ въчислъ бъжавшихъ.

держивая карантинъ въ ужасномъ по своимъ условіямъ пом'вщеніи, они завязали жаркій споръ; были всв неудобства: лежа въ теченіе несколькихъ дней въ скрюченномъ положеніи,--расправиться или подняться, за незначительностью временной квартиры, было невозможно, — безъ свъта, безъ достаточнаго количества воздуха, окруженные со всъхъ сторонъ страшной сыростью, они шепотомъ вели жаркую дискуссію; страдаль на этоть разь оть неумолимой логики соціаль-демократовъ, по обыкновенію, соціалистъ-революціонеръ. Въ концъ-концовъ, ко времени контроля, когда изъ Х-а явился товарищъ, чтобы провъдать бъгуновъ и передать имъ черезъ отверстіе принесенный объдъ, соціалисть-революціонеръ не вытерпъль и заявиль, что дальше оставаться съ соціаль-демократами лаетъ. Съ большимъ трудомъ удалось найдти для него подходящее пом'ящение. При всей серьезности положенія, въ которомъ находились въ ту пору х-іе эмигранты, мы не могли впослёдствіи безъ смёху слушать ихъ разсказъ объ этомъ трагическомъ эпизодъ. Послъ бъгства соціалиста-революціонера, соціаль-демократы мирно зажили въ своемъ логовищъ. Что это была за жизнь, объ этомъ можетъ судить лишь тотъ, кто ее перенесъ. При всей ненормальности физическихъ условій, имъ надо было еще вести себя крайне осторожно, избъгая всякаго шума, движенія и громкаго разговора. Выходить на нъсколько минуть на свъжій воздухъ ръшались лишь по ночамъ, когда можно было разсчитывать на благополучный исходъ прогулки.

Такъ прошло около недъли, когда случай заставиль обоихъ немедленно покинуть убъжище и ускорить отъвать изъ Х-а. Какъ-то утромъ въ мъсто, гдъ скрывались бъглецы, зашла х-ая крестьянка съ сыномъ, мальчикомъ лътъ 8—9. Пока мать собирала ягоды, ребенокъ совершенно случайно набрелъ на логовище нашихъ эмигрантовъ. Его отдушина сильно заинтриговала маль-

чика, и онъ принялся ее разсматривать. Внутренняя темнота пом'вщенія не позволила, конечно, открыть лежавшихъ въ немъ, но инстиктивное чувство подсказало ему, что тамъ кто-то есть; съ громкимъ крикомъ онъ бросился къ матери.

— Мамка, мамка, глянь-кось, тамъ кто-то есть, визжалъ малый и тащилъ крестьянку по направленію къ обнаруженному имъ отверстію.

Бъглецы затаили дыханіе. Моментъ былъ, дъйствительно, острый, и малъйшее движеніе могло выдать ихъ присутствіе. Крестьянка подошла къ отдушинъ, сперва обозръла ее стоя, потомъ наклонилась и заглянула внутрь.

- Ахъ, батюшки! Да въдь и впрямь кто-то есть! испуганнымъ шепотомъ проговорила она.
- Пойдемъ, пойдемъ отсюда, Васютка; кто ее знаетъ, кто тамъ внутри, не ровенъ часъ, кабы чего и не вышло,—и оба они чуть не бъгомъ бросились отъ страшнаго своей неизвъстностью мъста.

Эмигранты перевели дыханіе. Первая опасность прошла; непосредственный кризисъ миновалъ благополучно. Но оставаться дольше въ разъ уже обнаруженномъ мъств было бы безразсудно. Никто изъ нихъ не могъ поручиться за то, что открытіе, сдъланное крестьянкой, не обойдеть всю деревню, и что черезъ часъ-два она не явится сюда во главъ съ цълой сворой полиціи и любопытныхъ. Выждавъ поэтому съ полчаса, оба товарища покинули навсегда свое временное убъжище. Теперь дъйствовать приходилось ръшительно, такъ какъ отъвздъ изъ Х-а былъ необходимъ и необходимъ теперь же, безотлагательно. Едва оправившись отъ перенесенныхъ въ норъ страданій, эмигранты должны были вынести новыя опасности и страданія. Первымъ изъ Х-а увхалъ на пароходв тотъ самый соціалистъ-революціонеръ, который не перенесъ сожитія съ соціальдемократами. Подъвидомъ грека-торгаша, онъ счастливо

добрался до Архангельска, гдв его ждала уже лодка съ гребцами для доставки въ безопасное мвсто. По дорогв, какъ я уже упоминалъ раньше, онъ съумвлъ угодить вкусамъ х-аго исправника, продавъ ему коекакія бездвлушки. И продавецъ и покупатель остались очень довольны другъ другомъ: первый—близорукостью торговавшагося съ нимъ начальства, второй — необыкновенной любезностью и уступчивостью мнимаго грека.

Послъ перваго удачнаго опыта, показавшаго х-имъ колонистамъ, что мъстная полиція все еще не освъдомлена овнъшности исчезнувшихъ этапниковъ, сталидъйствовать смълъе и увъреннъе. Уъхалъ, опять же на пароходъ, сперва одинъ изъ остававшихся, затъмъ другой. Оба благополучно достигли Архангельска. Интересно отмътить, насколько успъшно одинъ изъ послъднихъ бъгуновъ разыгралъ на нароходъ роль подвыпившаго мужичка. Въ сущности представляться "подвынившимъ" ему было не за чъмъ, такъ какъ для храбрости онъ еще передъ отъ вздомъ зарядился значительной дозой алкоголя. Но наивнаго крестьянина онъ все же съумъль разыграть необычайно ловко; ходиль торговаться за билеть къ капитану парохода, буянилъ и горланилъ въ каютъ 3-го класса до того, что явился жандармъ и пригрозилъ высадкой на сушу.

- Ты у меня гляди, мужичье сиволапое,—грозиль усатый унтеръ, обращаясь къ пошатывавшемуся на ногахъ товарищу, коли буянить будешь, моментально на берегъ высажу.
- Зачъмъ же на берегъ, ваше благородіе, я въдь деньги за билетъ платилъ, я въдь не на шарамыжку какъ, а на кровныя, на свои ъду...—протестовалъ заплетающимся языкомъ пейзанъ въ слъдъ удалявшемуся начальству.

Послъ этого представленія, можно было уже окончательно быть увъреннымъ, что до Архангельска путь

свободенъ. Разсчетъ этотъ оправдался, и вслъдъза грекомъмы приняливъ свою семью еще захудалаго мужиченку.

Третій и послъдній эмигранть хотя и быль бдагополучно доставлень намь въ Архангельскъ, но способъ, 
выбранный имъ при перевздъ, поразиль насъ своей 
жестокостью и мучительностью. Товарищи связали его 
такъ, что кольна прикасались къ груди и въ такомъ 
видъ обвязали кошмой. Получился четыреугольный 
куль, внутри котораго жилъ въ ужасномъ скрюченномъ положеніи х-ій эмигранть. Двое товарищей 
внесли этотъ грузъ на пароходъ и помъстили въ каютъ 
подъ лавкой. Послъ жандармскаго контроля, предшествовавшаго отходу нарохода, задъланный въ тюкъ 
бъглецъ не могъ уже болье выносить удушья и коекакъ выбрался на воздухъ.

"Минутами я буквально задыхался, разсказываль онь по прівздв въ Архангельскъ,—кружилась голова, и я теряль на короткое время сознаніе. Но мысль о близости освобожденія заставляла меня терпвть, и только когда я почувствоваль приступь тяжелаго удушья, лежа уже въ кають подъ лавкой, мой провожатый развязаль куль и помогь выбраться на волю",

Всю остальную дорогу онъ провхаль на пароходв, въ качествв обыкновеннаго пассажира и до самаго Архангельска не имвлъ никакихъ недоразумвній ни съ полиціей, ни съ контролемъ парохода.

Такимъ образомъ всѣ четверо, считая и А-ва, прошли счастливо всѣ преграды полицейскаго сыска и побороли своей выносливостью, терпѣніемъ и находчивостью исключительныя условія побѣга.

Фактическимъ изложеніемъ архангельски эмиграціи я не далъ бы полной характеристики ея трудностей и мужества самихъ эмигрантовъ, если бы опустилъ здъсь указаніе па особенности эмигрантскихъ путешествій изъ западныхъ районовъ губерніи: Поморья и Мурмана. Близость отсюда норвежской границы сама собою ста-

вить передъ бъгущимъ политическимъ диллему выбора: бѣжать ли ему черезъ Архангельскъ, пользуясь его желъзной дорогой, или черезъ норвежскую границу, чтобы найти пріють за ея чертой въ свободномъ политически государствъ. И здъсь, и тамъ были свои трудности. Если эмигрантъ останавливался на первомъ ръшении этой альтернативы и выбиралъ Архангельскъ, то онъ долженъ быль ждать навигаціи; только пароходомъ черезъ Бълое море можно было достичь конечнаго пункта; идти окружнымъ побережнымъ путемъ сотни верстъ не ръшился бы никто, - одна продолжительность такого путешествія уже исключала всю его конспиративность. Но здёсь, какъ и всюду, тамъ, гдё открывался выходъ изъ ссылки, полиція была особенно бдительна. Попасть на пароходъ, минуя полицейскій контроль у сходень, было невозможно. Каждый разъ прибъгали поэтому къ какимъ нибудь уловкамъ. Для мурманцевъ Норвегія была подъ бокомъ. Изъ Колы до норвежской пограничной черты по прямому направленію не болье 130—150 версть. Мурманцамъ же надо было на своемъ пути пройдти поперекъ всю Улеаборгскую губернію, чтобы финскимъ заливомъ пробраться во внутреннія губерніи Россіи. Само собой разумвется, что для политическихъ эмигрантовъ какъ съ кольскаго полуострова, такъ и съ Поморья теоретически существовала возможность эмигрировать въ Норвегію черезъ Варде морскимъ путемъ, обогнувъ на мурманскомъ пароходъ кольскій полуостровъ. Однако, теорія въ данномъ случав далеко опережала собой ея практическую осуществимость. То, что, съ перваго взгляда на географическую карту, казалось эмигранту столь достижимымъ, на дълъ приводило его либо къ проваламъ, либо къ мучительнымъ испытаніямъ. Сухопутныхъ дорогь въ Норвегію или Улеаборгскую губернію съ Поморья и Мурмана нътъ никакихъ. Гранитные хребты Мансельги и воды Енарскаго озера съ массою болъе

мелкихъ озеръ, истоковъ и ръкъ заграждали на съверъ переходъ въ Норвегію съ кольскаго полуострова. Горныя цъпи Унассъ и Кивало съ возвышенностями, достигающими въ иныхъ мъстахъ высоты въ 700 метровъ, представляли непреодолимыя трудности для эмигрантапътехода съ Поморья. Тутъ уже сама природа возстала противъ свободолюбивыхъ замысловъ русскаго политическаго ссыльнаго и холодомъ своихъ горныхъ льдовъ охладила пылъ его вольной фантазіи. Но имълся болъе върный путь: путь черезъ бъломорскія и прибрежныя воды Ледовитаго океана на Варде и дальше на Тромзе. И имъ, дъйствительно, пользовались въ отдъльныхъ случаяхъ. Зато эмигранту, выбравшему этотъ путь надо было быть чрезвычайно осторожнымъ: чъмъ ближе пароходъ подходилъ съверной границъ Норвегіи, тъмъ сильнъе и сильнъе разръжалась масса его пассажировъ, тъмъ бдительнъе становился полицейскій надзоръ за остававшимися на палубъ. И только тогда, когда эмигранту посчастливилось оставить Александровскъ, -последній населенный пункть на русской территоріи, онъ могъ быть увъренъ въ своей свободъ. Въ Варде, — норвежской таможнь, -- отъ него не требовали ни паспортовъ, ни освидътельствованія багажа; норвежскіе чиновники любезны и предупредительны, болже культурны и менже увлекаются прелестью полицейскаго сыска, чёмъ ихъ русскіе товарищи.

Второе условіе повздки на Варде требуеть отъ русскаго конспиративнаго путешественника матеріальной обезпеченности.

Путь этоть—долгій и дорогой, особенно для того, кто принуждень моремь спускаться вдоль скандинавскаго полуострова до береговъ Франціи или Германіи. Оба эти условія служили сильнымь тормазомъ при осуществленіи намічаемыхъ плановъ и нерідко заставляли отказываться отъ нихъ. Прибігали поэтому чаще ко вто

рому способу: вхали на Архангельскъ. Этимъ путемъ была доставлена къ намъ въ іюнъ 1904 г. кемская товарка Р-мъ. Говорю "доставлена", ибо всю дорогу она провхала подъ видомъ клади; тяжело было смотръть на нее, когда она очутилась у насъ въ Архангельскъ. Ее пришлось долгое время усиленно оттирать, чтобы массажемъ вывести изъ окоченълости; по ея разсказамъ, она 2 раза пыталась бъжать изъ Кеми, и каждый разъ полиція обнаруживала ея присутствіе на пароход'в, прося сойти на берегъ. Наконецъ, она ръшилась на отчаянный шагь: Вхать въ Архангельскъ въ такомъ помъщеніи, которое заставляло ее сократиться до ті nimum'a. Перевадъ по бурному Бълому морю, къ волненію котораго надо хорошо привыкнуть, чтобы не страдать приступами морской бользни, она совершила именно въ такомъ "сокращенномъ" положеніи. Колвни ея унирались въ грудь, голову все время надо было держать въ согнутомъ положеніи. И такъ какъ ей пришлось замереть въ такой ужасной скомканной формъ почти на цёлыя сутки, то, понятно, что циркуляція крови не могла совершаться нормально. Несчастная, по прибытіи въ Архангельскъ, сильно стонала отъ болей во всемъ тълъ, пока массажемъ возстанавливали правильность кровообращенія. По пути нестерпимыя боли доводили ее почти что до обморочнаго состоянія; нъсколько разъ она рисковала задохнуться. Этотъ случай показаль, какой дорогой ценой приходилось покупать волю эмигрантамъ съ Поморья. Способъ былъ слишкомъ бользненъ, чтобы пытаться примънить его второй разъ; при массовомъ же выселеніи, онъ, помимо связанной съ нимъ мучительности, былъ совершенно непригодень и по своей, такъ сказать, малоемкости.

Когда поэтому нѣсколько мѣсяцевъ спустя, послѣ эмиграціи товарки Р-мъ, кемцы задумали массовый побъгъ, то Архангельскъ, какъ конечный пунктъ, былъ забракованъ. Рѣшили идти пѣшкомъ въ западномъ

направленіи, чтобы впервые проложить путь въ съверную Финляндію черезъ страну горъ и озеръ. Въ побъгъ условились принять участіе 7 человъкъ. Выбрали руководителя и ночью снялись въ путь. Шли проложенными дорогами, заходили въ села для ночевокъ и, въ концъ концовъ, во время одной изъ такихъ стоянокъ, были задержаны полиціей, арестованы и, когда дъло выяснилось, отправлены обратно по этапу въ Кемь. Дорогой успъли скрыться лишь двое, Г-чъ и Д-въ; послъ долгихъ странствій, имъ удалось выбраться изъ кемскаго уъзда, остальные же, по возвращеніи въ Кемь. были приговорены къ аресту или денежному штрафу за "самовольную отлучку".

Въ общемъ, массовая эмиграція никогда не оканчивалась у насъ успъшно, - явленіе очень понятное: сама по себъ эмиграція дъло конспиративное, а конспирація не терпитъ стадности. Въ нашемъ же случав руководитель дъйствоваль не только не конспиративно, но совершенно наоборотъ: всв шли, что называется, на авось, на проломъ, не пытаясь скрыться отъ полиціи въ промежуточныхъ селеніяхъ. При такой халатности развязка не заставила себя долго ждать. Съ твхъ поръ, насколько мнъ извъстно, переправы въ Норвегію и Финляндію per pedes apostolorum болъе не практиковались. Вмъсто того стали чаще пользоваться мурманскимъ пароходствомъ для эмиграціи черезъ Варде въ Англію, Германію или Францію. Администраціи была конечно извъстна и эта лазейка. Надзоръ за мурманскими кораблями усилили. Иной разъ пароходы этой линіи, стоявшіе на якор'в у Соломбальскаго острова, подвергались самымъ правильнымъ жандармскимъ обыскамъ; такъ напримъръ, послъ второго побъга товарища Насимовича, полиція нанесла неожиданный визить капитану океанскаго парохода "Императоръ Николай І"; всъ усилія сыщиковъ не привели однако къ результатамъ, и "Императоръ Николай I" былъ освобожденъ отъ подозрѣній въ укрывательствѣ политическаго эмигранта, только что отрекшагося отъ присяги его правнуку.

Какъ мъру полицейской предосторожности, надо было разсматривать и нововведение при станціонной кассъ мурманскаго пароходнаго общества: у отъъзжавшихъ въ Колу и Александровскъ стали требовать предъявленія паспорта. Впрочемъ, эту мъру не такъ трудно было обойти, подыскавъ для покупки билета фиктивнаго легальнаго путешественника. Безъ этого противодъйствія указанное средство легко могло привести къ провалу. Послъ случая съ товарищемъ N, вологодскимъ эмигрантомъ, въ этомъ не могло быть никакого сомнвнія. N, скрывшись изъ Вологды, рвшиль вывхать изъ района ссылки черезъ Архангельскъ, състь здъсь на мурманскій пароходъ и, обогнувъ Норвегію, высадиться гдв либо заграницей. У кассы мурманскаго пароходства кассиръ потребовалъ отъ него удостовъренія личности. N, будучи уже на нелегальномъ положеніи, пользовался чужимъ паспортомъ, и не былъ увфренъ въ его дъйствительности; не ожидая такого поворота дъла, онъ поэтому первую минуту растерялся, а затъмъ категорически заявилъ, что дъло кассира выдать ему билеть до Александровска, а не исполнять полицейскія обязанности. Этотъ уклончивый отвътъ еще болъе усилилъ подозрвніе чиновника, и онъ приказалъ городовому задержать N. Отправились въ участокъ. Здъсь оть N быль отобрань паспорть, а самому ему было заявлено, что; пока они наведутъ по телеграфу справки, господину придется посидёть у нихъ подъ замкомъ. N ничего больше не оставалось, какъ принять эти условія. Онъ былъ почти увъренъ въ провалъ своего дъла, ибо не разсчитываль на законность полученнаго отъ товарищей паспорта. Какова же была его радость, когда черезъ сутки приставъ освободилъ его изъ подъ ареста и разсыпался въ тысячахъ извиненій за излишне причиненное безпокойство: паспортъ оказался визированнымъ и выручилъ N изъ бѣды; теперь онъ спокойно могъ оставить участокъ, Архангельскъ и выѣхать съ первымъ же мурманскимъ рейсомъ заграницу.

Извъстны были и другіе случаи выселеній черезъ норвежскую границу, и если архангельская эмиграція не слишкомъ часто пользовалась этой дорогой, то объясненіемъ этому служили упомянутыя выше причины: крайній рискъ при посадкъ на пароходъ, значительная дороговизна пути и неопредъленность поведенія норвежскихъ пограничныхъ властей по отношенію къ русскимъ прівзжимъ: иной разъ отъ нихъ требовались легитимаціонныя бумаги, а иной-въвзду въ норвежскія воды не предшествовали ни легитимація, ни просмотръ вещей. Все-дъло случая и рискованной игры на счастье. Одно несомнънно явствуетъ изъ хроники архангельской эмиграціи: ея статистическій рость, усовершенствование ея техническихъ условій и большая, обусловленная послёднимъ обстоятельствомъ, успёшность ея дъла. Ръдкая колонія политическихъ ссыльныхъ не участвовала въ общемъ дълъ политическихъ побъговъ. Бъжали ръшительно отовсюду: съ востока и запада, съ юга и съвера огромнаго архангельскаго края. Большинство вывзжало по желвзной дорогв, значительный проценть пользовался воднымъ сообщеніемъ, отдівльныя единицы полагались на выносливость своихъ собственныхъ ногъ.

Значительный проценть въ эмигрантской статистикъ падалъ все же и на самый городъ Архангельскъ. Какъ
ни были здъсь легки, сравнительно съ уъздами, условія
жизни для политическихъ ссыльныхъ, однако золотую
клътку иной готовъ былъ промънять на полуголодную
волю. И такихъ охотниковъ было не мало. Многочисленность нашей колоніи вмъстъ съ относительной незначительностью полицейскаго штата въ городъ, людность послъдняго, особенно въ лътнюю пору, удобство
путей сообщенія,—таковы были заманчивыя условія

помогавшія многимъ скрываться изъ Архангельска. На весну и лѣто 1904 годъ падаетъ періодъ кульминаціоннаго развитія эмигрантскихъ побѣговъ. Бывало, что съ однимъ и тѣмъ же поѣздомъ изъ Архангельска уѣзжало по нѣсколько человѣкъ. Полиція узнавала отъ хозяевъ о внезапномъ исчезновеніи квартиранта на 3—4 день, когда тотъ успѣвалъ уже миновать наиболѣе опасные пункты, Вологду и Ярославль, и затеривался гдѣ либо во внутренней Россіи или ѣхалъ на ея окраины. Архангельская полиція едва успѣвала регистри-



Этапъ передъ пинежскимъ "этапнымъ помѣщеніемъ".

ровать отдъльные случаи отъъздовъ. Ихъ массовый характеръ не давалъ возможности предпринимать своевременно преслъдованій, и потому, въ большинствъ случаевъ администрація махала на уъзжавшихъ рукой.

"Намъ то что? уѣхалъ—туда ему и дорога, меньше возни съ вами"—такъ резюмировала она обыкновенно свое отношеніе къ эмигрантамъ. Дѣло доходило подчасъ до курьезовъ. Въ поѣздѣ, въ ожиданіи его отхода, сидять двое эмигрантовъ, а по вагонамъ мимо политическихъ и по платформѣ рыщетъ самъ полицей-

мейстеръ, видимо кого то розыскивая. Въ концѣ концовъ, полицеймейстеръ остается на платформѣ, политическіе же, оцѣнивъ по достоинству прозорливость своего начальства, преспокойно уѣзжаютъ изъ Архангельска.

Не всегда тъмъ не менъе политическій, оставляя ссылку, могъ разсчитывать на удачный исходъ побъга. Бывали случаи, когда нашихъ эмигрантовъ перехватывали уже далеко отъ Архангельской губерніи. Лучше ли быль организованъ сыскъ, или то была ни чъмъ не объяснимая случайность, но чаще всего бъглецовъ вылавливали въ западномъ краъ, въ районъ Ковенской и Виленской губерній. Насимовича и еще нъсколькихъ товарищей-бундовцевъ схватили именно здъсь. Попадали въ руки полиціи иной разъ и на австро-прусской границъ. Здъсь былъ задержанъ лътомъ 1904 г., нынъ покойный, А. М. Ивановъ.

Удивительна судьба этого человъка. Я встрътился съ нимъ и зналъ его еще по Холмогорамъ. Высланъ онъ былъ по дълу соціалистовъ-революціонеровъ и сознательно принадлежаль къ ихъ партіи, раздъляя ея программу. Всегда бодрый и оживленный, онъ производилъ впечатлъніе энергичнаго и стойкаго революціонера. Да и на самомъ дълъ онъ былъ таковъ. Къ несчастью, уже сидя въ тюрьм в, онъ страдаль чахоткой и, прівхавъ въ ссылку, не разъ подвергался острымъ припадкамъ съ сильнымъ кровохарканьемъ. Весной 1904 года состояніе его было особенно тяжелымъ. Сырой, болотистый климать холмогорскаго увзда ускоряль процессъ разложенія легкихъ, и кровоизліянія стали повторяться все чаще и чаще. Однако Ивановъ мало обращаль вниманія на грозные признаки бользни; въ жизни нашей колоніи онъ принималъ живое участіе, состояль даже ея кассиромь и привлекался къ отвътственности за найденные у него во время квартирнаго обыска кассовые документы. Почти каждый этапъ, шедшій къ намъ изъ Архангельска, онъ встръчалъ далеко за холмогорской околицей; въ вьюгу, въ дождь, ростепель онъ выходилъ, чтобы сфотографировать этапную колонну. Послъ тяжелаго приступа чахотки въ мартъ мъсяцъ его перевели на лечение въ Архангельскъ. Здъсь онъ прожилъ недолго и лътомъ того же года скрылся. Видимо, онъ разсчитываль добраться до Швейцаріи, чтобы отдохнуть и поправить свое здоровье. Но это ему не удалось. На границъ, въ моментъ своей переправы черезъ ручей, онъ былъ замъченъ часовымъ и предупрежденъ выстреломъ изъ ружья. Побътъ на этотъ разъ кончился неудачно. Послъдовалъ арестъ и допросъ. Ивановъ чистосердечно сознался, что на пути въ Астрахань, куда его перевели для поправленія здоровья, онъ ръшиль ужхать за границу въ Швейцарію, такъ какъ переводъ этотъ равносиленъ былъ для него приговору къ смерти. Не смотря на трагизмъ положенія Иванова, доживавшаго тогда послъдніе мъсяцы, жандармерія перевела его въ подольскую тюрьму, гдв онъ просидвлъ, пока о немъ наводили справки въ Архангельскъ. Приблизительно черезъ мъсяцъ его выпустили для слъдованія въ Астрахань. Но по дорогъ туда онъ снова скрылся и черезъ нъкоторое время вторично, и на этотъ разъ уже удачно, перебрался черезъ границу. За границей ему недолго удалось пожить. Туберкулезъ сломилъ его силы окончательно, и лътомъ 1905 года онъ умеръ въ Швейцаріи, вдали отъ родины. Теперь, послів его смерти, просто удивляешься, какъ могъ человъкъ за нъсколько недъль до нея выполнить смълый въ его положении и крайне рискованный планъ двукратнаго побъга. По крайней мъръ, хоть предсмертное желаніе и мечта покойнаго "вздохнуть передъ смертью на свободъ" осуществились.

А въ ту пору надъ свъжей могилой погибшаго товарища уже загоралась яркая заря свободы; занима-

лась новая жизнь-свободная, радостная, кипуче-дъятельная. Народъ-исполинъ шевелился: сплинъ и рабская покорность мало-по-малу уступали мъсто сознательному стремленію къ свободь. И теперь, когда подъ напоромъ прорвавшихся наружу его освободительныхъ силь, порвались ржавыя цёпи абсолютизма, когда тьма и произволъ стараго режима, шагъ за шагомъ, очищають дорогу передъ свътлымъ лучезарнымъ образомъ свободы, когда всю Россію сотрясли и пробудили свободная мысль, свободное слово и свободное чувство великаго пламеннаго энтузіазма народа, и когда отъ этого сотрясенія рухнули первыя опоры отжитаго навсегда полукрупостного строя, — теперь насталь великій моменть освобожденія народомъ своихъ братьевъ мрачныхъ тюремъ, изъ глубокихъ рудниковъ, изъ холодныхъ тундръ европейской и азіатской ссылокъ.

Какое потрясающее, глубоко трогающее, захватывающее зрълище представляла собою встръча народомъ своихъ борцовъ за свободу! Только въ бурный періодъ революціи, вдохновленной святымъ огнемъ народнаго энтузіазма, возможны подобные моменты. Но еще не всъ на свободъ, еще не всъ между нами; еще тюремные казематы таятъ въ себъ наиболъ сильныхъ враговъ абсолютизма, наиболъе отважныхъ и мужественныхъ борцовъ за народное освобожденіе; еще за ихъ стънами по прежнему полуживутъ заключенные; въ каторгв и ссылкв, въ тюрьмахъ и рудникахъ еще не смолкъ окончательно звонъ кандаловъ, еще не прекратились страданія осужденныхъ. Мыв'тримъ: настанетъ радостный мигъ освобожденія и для нихъ! Народъ амнистируетъ и ихъ; народъ знаетъ лишь одну свободу, одинаково доступную всёмъ и каждому. И лишь передъ смертью, равнодушною и безстрастною ко всему живому, безсиленъ и животворящій огонь революціи. Лишь передъ смертью, ледянымъ дыханьемъ навсегда сковавшей тъла героевъ, павшихъ на полъ брани, безсильна обновленная жизнь.

Для чего же потребовалась вся эта безчисленная вереница жертвъ, для чего тысячи и тысячи преждевременно пали казненными, убитыми, запытанными и замученными въ неволъ, для чего столько пролито крови лучшихъ сыновъ народа?! Пусть дастъ себъ на это отвътъ павшее правительство абсолютизма,—кровавъйшее изъ кровавыхъ, когда-либо виданныхъ въ исторіи.



## ОГЛАВЛЕНІЕ.

ГЛАВА І.

4

13

24

Отъвздъ въ ссылку съ родины.—Воспоминанія объ аресть на границъ.—Мой конвойный, городовой Прохоровъ.— Наши отношенія съ нимъ въ пути.—Перевздъ черезъ Волгу и въвздъ въ районъ ссылки.—Путевыя впечатлънія на перегонъ Вологда— Архангельскъ.

І. Введеніе.

| ГЛАВА ІІ.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прівздъ въ Архангельскъ.—Представленіе по начальству.—<br>Назначеніе въ Холмогоры.—Вывздъ изъ Архангельска.—<br>Путевыя картинки.—Ночевка въ Носкогорскъ.—Встръча<br>и разговоръ съ жандармами                                                                    |
| II. Холмогоры и жолмогорская колонія политических ссыльныхъ.                                                                                                                                                                                                      |
| ГЛАВА Ш.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Я—въ Холмогорахъ.—Визитъ по начальству.—Что такое "по-<br>ложеніе о полицейскомъ надзоръ" въ примъненіи къ<br>политическимъ ссыльнымъ?—Первыя встръчи съ то-<br>варищами.—Внъшній видъ г. Холмогоръ.—Поискиквар-<br>тиры и отношенія квартирохозяевъ къ ссыльнымъ |
| ГЛАВАІV.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Холмогорская колонія ссыльныхъ.—Ея составъ Попеченія правительства о ссылкъ.—Правительственное пособіе.— Организація взаимономощи въ ссылкъ.— Преслъдованія ея правительствомъ.—Штрафы за самовольныя                                                             |

отлучки.-Попытка обезоружить ссылку.-Обостреніе

|                                                            | жду полиціей и ссылкой.—Побъгъ Ръдко-<br>щейскій шпіонажъ и борьба съ нимъ                                                                                                                                                                    | 3  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                            | ГЛАВА V.                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| пом'вщеніе.—1<br>Полученіе въ<br>ратуры.—Ссы               | кій начальникъ.—Холмогорское этапное Встръча этаповъ.—Этапные порядки.— ссылкъ легальной и нелегальной лителка не исправляется.—Зарожденіе реворганизацій въ ссылкъ.—Царскій мани-                                                            | 4  |
|                                                            | ГЛАВА VI.                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| увзда.—Отсут<br>ской ссылкв.<br>слъдованія об              | вы этихъ преслъдованійМое переселе-                                                                                                                                                                                                           | 5  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               | J. |
| III. Архангельски                                          | осыльныхъ.                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|                                                            | ГЛАВА VII.                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| рода—Съв. Д<br>крайняго съв<br>скъ!—Ея числ<br>ранія Отноп | я отъ Архангельска.—Внъшній видъ го-<br>вина зимой и лътомъ.—"Бълыя ночи"<br>ера. Колонія ссыльныхъ въ Архангель-<br>тенность и составъ.—Колоніальныя соб-<br>теніе архангельской колоніи къ уъздной<br>совая организація колоніи.—Область ея | 6  |
|                                                            | ГЛАВА УШ.                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| Архангельскъ́<br>Столкновеніе<br>времена арха              | ьма Ссылка и обывательскій міръ въ<br>Этапъ на улицахъ Архангельска. —<br>этаповъ съ администраціей. — Золотыя<br>нгельской ссылки. — Революціонныя орга-<br>гра ихъ дъятельности.                                                            | 7  |
|                                                            | глава IX.                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| Попытки жандармер<br>набъги.—Арес                          | оіи терроризировать ссылку.—Ел ночные<br>стъ Ю. Г. Кока.—Арестъ и высылка Да-                                                                                                                                                                 |    |

видова и Айзенштадта. - Якутская исторія и ея отраженіе въ жизни архангельской ссылки.-Арестъ, бъгство, повторный арестъ и эмиграція Н. Ф. Насимовича.

89

| ГЛАВАХ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Прівздъ В. Н. Фигнеръ въ Архангельскъ.—Отношеніе колоніи архангельскихъ политическихъ къ ея прівзду.— Временное заключеніе Фигнеръ въ архангельской тюрьмъ.—Высылка въ с. Ненаксу.—Два слова о Шлиссельбургъ.—Состояніе здоровья Фигнеръ по выходъ изъ тюрьмы.—Переъздъ В. Н. Фигнеръ въ Казанскую губ. и проводы ея архангельской колоніей | 99 |
| ГЛАВА ХІ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| Рожденіе насл'вдника и частичная амнистія ссыльныхъ.— Прів'ядъ "малол'єтокъ" изъ ув'ядовъ.—Настроеніе освобожденныхъ.—Ссылка, какъ довоспитательница революціонеровъ.—Министерство Святополка-Мирскаго и первыя освобожденія.—Приливъ и отливъ въ ссылкъ                                                                                    | 13 |
| IV. Уёздная ссылка Архангельской губернів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| А. Западный районъ ссылки.—Поморье и Мурманъ съ входя-<br>щими въ нихъ упэдами: Александровскимъ, заштатнымъКоль-<br>скимъ и Кемскимъ.                                                                                                                                                                                                      |    |
| глава хп.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| Повздка на Поморье. — Встрвча съ кемской колоніей. — Мъста поселенія ссыльныхъ. — Природа кемскаго увзда. — Туземное населеніе; его бытъ и занятія. — Сношенія кемскаго увзда съ Архангельскомъ. — Кольскій полуостровъ. — Положеніе ссылки на полуостровъ. — Отсутствіе квартиръ. — Агитація полиціи и борьба съ ней ссылки                | 17 |
| ГЛАВАХШ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| Разселенія ссыльных по селамь Кореліи и кемскаго увзда.— Кола и ея колонія политических — Первые ссыльные въ Коль.—Лашенія ссыльных — Суровость природы, отсутствіе заработковъ, полицейскія преслъдованія.— Отношеніе обывателей къ политическимъ                                                                                          | 33 |

## ГЛАВА ХІУ.

| I AADA AIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Попытки правительства урвзать пособіе политическихъ.— Въгство керетьской колоніи отъ голодной смерти.—Денежная помощь уъздной ссылкъ изъ кассы архангельской колоніи.—Опросные листки.—Касса взаимопомощи въ Колъ                                                                                                                 | 50      |
| В. Ссылка Онежскаго и Шенкурскаго упэдовг.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| глава ху.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Географическое положеніе онежскаго увзда.—Колонія ссыльных въ Онегв. – "1-е Мая" въ Онегв. —Высылка Шуланкина и Савина. — "Бъломорскій союзъ соціальдемократовъ".—Полиція искореняеть крамолу. —Ворзогорская ссылка                                                                                                               | ;<br>66 |
| Шенкурскій увадъ; благопріятныя условія климата и мѣстности.—Колоніи ссыльныхъ по селамъ увада.—Колонія въ Шенкурскв.—Заработки и организація.—Занятія въ колоніи.—Инцидентъ 19—20 августа 1904 г.—Алкоголизмъ въ ссылкв.—Попеченія жандармеріи о ссылкв шенкурскаго увада. Отъвадъ шенкурцевъ 1                                  | 73      |
| С. Восточный районь ссылки Архангельской губернін: Печор-<br>скій, Мезенскій и Пинежскій упэды.<br>ГЛАВА XVII.                                                                                                                                                                                                                    | il      |
| Что такое печорскій край?—Чердынскіе купцы на Печоръ.—<br>Село Усть-Цыльма, быть и занятія его населенія.—<br>Встръча инженера А.Г.Гансберга съ однимъ изъ по-                                                                                                                                                                    | 90      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Въ печорской глушя. — Дьяконъ А. Колчинъ открыва тъ село въ перепись 1897 г. — Какъ жила Усть-Цыломская колонія ссыльныхъ. — Усть-Цыломская "коммуна". — Печорскіе ссыльные въ представленіи мѣстнаго населенія. — Усть-Цыломскій обыватель въ гостяхъ у политическаго. — Старообрядческая депутація ищетъ защиты у политическихъ | 98      |

## ГЛАВА ХІХ.

| Усть-Цыломская ссылка въ 1904 г.—Настроеніе среди ссыльныхъ. – Попытка бъгства съ Печоры.—Печорская организація наканунъ амнистіи.—Пустозерскъ и пустозерская ссылка.—Ижемскія мъста и ижемскіе политическіе        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ссыльные.—Самоубійство Крапивникова                                                                                                                                                                                 | 206 |
| глава хх.                                                                                                                                                                                                           |     |
| Географическое положеніе увзда. — "Исправившіеся" въ ссылкв.—Колонія политических въ с. Дорогорскомъ.                                                                                                               | 222 |
| глава ххі.                                                                                                                                                                                                          |     |
| Г. Мезень и ея колонія ссыльныхь.—,,Голодный съвздъ" политическихъ колоній. — Мезенская "демонстрація".—                                                                                                            |     |
| Бъгство Дрэпера и Черняка изъ с. Неси.—Жизнь по-<br>литическихъ-одиночекъ по селамъ Мезенскаго уъзда.                                                                                                               | 229 |
| глава ххіі.                                                                                                                                                                                                         |     |
| Этапный путь на Пинегу.—Г. Пинега и пинежская колонія ссыльныхъСсыльные крестьяне. — Организація пинежской колоніи.—Заработки ссыльныхъ                                                                             | 238 |
| глава ххін.                                                                                                                                                                                                         |     |
| Пинежскій революціонный комитеть.—Агитація противъ по-<br>литическихъ. –Бъ́гство Лелашвили и Юстуса.—"Волот-<br>ные кулики".—Эмигранты въ самоъ́дскихъ чумахъ.—<br>Колоніи политическихъ ссыльныхъ въ селахъ пинеж- |     |
| скаго увзда.—Заключеніе                                                                                                                                                                                             | 244 |
| V. Эмиграція и ея условія въ ссылкѣ Аркангельской губерніи                                                                                                                                                          | 255 |



prins



